## 

журналъ посвященный истории освободительнаго движенія

ГОДЪ ВТОРОЙ № 4 16. АПРЪЛЬ 1907

ПЕТЕРБУРГЪ

## Изъ исторіи соціалдемократическаго движенія въ Петербургъ въ 1905 году.

(Личныя воспоминанія).

Начало описываемыхъ мной событій относится къ осеннимъ мѣсяцамъ 1904 года, когда въ туманѣ петербургской грязи и слякоти, подъ отдаленнымъ грохотомъ пушекъ и потоками народной крови на Дальнемъ Востокѣ, повѣяло слабыми признаками «весны». Наверху въ «надпольномъ» мірѣ газеты впервые заговорили смѣлымъ, достойнымъ человѣка, неслыханнымъ въ Россіи, языкомъ, начался періодъ банкетовъ, кончавшихся неизмѣнной резолюціей о необходимости «реформы» и ограниченія всевластія «бюрократіи». Все оживилось, напряглось и ждало перемѣнъ; въ воздухѣ чувствовалось приближеніе освѣжающей бури. Какъ же отозвалась «весна» на скрытомъ отъ непосвященныхъ подпольномъ мірѣ, гдѣ сотни людей вели свою кропотливую и самоотверженную работу? Какъ вообще обстояло дѣло къ тому времени въ подпольномъ мірѣ?

Мои замътки будутъ касаться лишь соціалдемократической работы въ Петербургъ, но насколько я знаю, за исключеніемъ окраинъ, въ другихъ мъстахъ Россіи дъло немногимъ отличалось отъ того, что происходило въ Петербургъ, и поэтому я имъю право считать петербургскія условія довольно типичными, характерными для всей Россіи.

Петербургская соціалдемократическая организація того времени была необыкновенно слаба. Борьба между фракціями большинства и меньшинства достигла во всей Россіи своего апогея и парализовала даже ту небольшую работу, которая дѣлалась. Во главѣ петербургской соціалдемократической организаціи стоялъ мѣстный комитетъ, состоявшій преимущественно изъ интеллигентовъ, студентовъ мѣстныхъ высшихъ учебныхъ заведеній. Петербургъ былъ раздѣленъ на 6 районовъ: городской, петербургская сторона, васильевскій островъ, выборгскій, невскій и нарвскій (къ которому присоединялась также и московская застава) районы, изъ которыхъ каждый имѣлъ, или по крайней мѣрѣ, долженъ былъ имѣть, свою районную организацію. Организаціонные планы старой «Искры» были выдержаны крайне строго, по крайней мѣрѣ, въ своихъ отрицательныхъ чертахъ, настолько строго, что доходили порой до каррикатурности. Демократизмъ былъ изгнанъ

изъ организаціи: отъ него не осталось и слѣдовъ, и о немъ говорили не иначе, какъ съ насмъшкой. Комитетъ считался руководящей организаціей, отъ которой исходили безапелляціонные рашенія по всамъ возникающимъ вопросамъ, которая вырабатывала общія директивы партійной работы и им'вла право см'вщать отдівльных влюдей, кассировать цълыя организаціи и т. д. Для каждаго района комитетъ изъ числа своих в членовъ назначалъ организатора, который обязанъ былъ однако только «руководить» работой, а для того, чтобы въ своемъ «руководствъ», въ проведеніи руководящихъ принциповъ и лозунговъ, не отвлекаться повседневной мелкой работой въ организаціи, организаторы районовъ обыкновенно не занимались текущей работой въ своемъ районъ: они время отъ времени, -а нъкоторые очень ръдкона ва свои «владвнія», контролировали работу пропагандистовъ, выдавали деньги на расходы, сообщали директивы партійныхъ центровъ, извъщали о затъваемыхъ листкахъ; вся же остальная работа лежала на ихъ помощникахъ, пропагандистахъ и агитаторахъ. Такимъ образомъ въ подпольъ создался міръ, нъкоторыми существенными своими чертами напоминавшій надпольный режимъ. Во главъ подпольнаго міра стояла безконтрольная группа революціонеровъ, своего рода партійная бюрократія. Она обладала всъми недостатками бюрократіи. И какъ въ надпольномъ міръ, въ низахъ организаціи также шло глухое броженіе и недовольство, и также сначала не объединенное какими-либо общими принципами, а поддерживаемое лишь неспособностью и бездъятельностью партійной бюрократіи. Руководящій органъ, петербургскій партійный комитетъ, былъ не только оторванъ отъ широкихъ слоевъ пролетаріата, онъ былъ оторванъ и отъ своей собственной организаціи. Желая стоять надъ организаціей, онъ фактически стоялъ внъ ея. Желая концентрировать въ своихъ рукахъ всъ техническія и идейныя средства, всю «полноту власти», онъ, чуждый своей организаціи, подобно всякой «всесильной» бюрократіи, страдалъ полнымъ безсиліемъ и крайне плохо выполнялъ даже функціи техническаго руководства. Листки появлялись крайне ръдко и не на темы, которыя требовали низы партіи; впрочемъ, требованія низовъ по большей части игнорировались или застръвали по пути къ высшимъ сферамъ: техническія средства д'вйствовали крайне несовершенно.

Недовольство росло. Интеллигентовъ, желавшихъ работать для партіи и предлагавшихъ ей свои услуги, было очень много, но за отсутствіемъ всякаго выработаннаго плана работы и руководящихъ практическихъ принциповъ всѣ они толклись на одномъ мѣстѣ, жаловались на то, что комитетъ не даетъ имъ работы, усиливали атмосферу недовольства и неудовлетворенности и тѣмъ способствовали лишь еще большей дезорганизаціи дѣятельности мѣстной соціалдемократической организаціи. И снова точно такъ же какъ въ надпольномъ мірѣ нуженъ былъ громкій крахъ и сильное пораженіе, чтобы заставить скрытую, накопившуюся горечь и неудовлетворенность вырваться наружу и превратить потенціальную энергію оппозиціи въ силу активную, точно такъ же партіи нужно было потерпѣть сильную, уничтожающую и очевидную для всѣхъ неудачу, чтобы заставить недовольные элементы сплотиться и напречь всѣ силы для того, чтобы положить конецъ

ненормальному положенію. Такимъ ударомъ, приведшимъ въ движеніе всѣ активныя силы подпольнаго міра, послужила неудавшаяся демонстрація 28 ноября, назначенная комитетомъ безъ предварительнаго обсужденія вопроса низами партіи, лишь на основаніи теоретическаго убѣжденія мѣстнаго центра, что демонстрація противъ войны необходима. Мы не будемъ описывать здѣсь этой демонстраціи, и скажемъ лишь, что, несмотря на то, что она была назначена въ періодъ повышенной общественной температуры, съ крайне популярнымъ лозунгомъ, направленнымъ противъ войны, петербургскій пролетаріатъ не откликнулся на призывъ соціалдемократической организаціи, и отдѣльныя единицы изъ рабочаго класса незамѣтно мелькали въ негустой массѣ учащейся молодежи.

Послъ этой неудачи начались, какъ это всегда бываетъ послъ всякихъ неудачъ, взаимныя обвиненія, нареканія и упреки партійныхъ верховъ и низовъ. Низы партіи упрекали комитетъ въ томъ, что онъ принялъ ръшение устроить демонстрацию вопреки явно выраженному низами мнънію, что демонстрація несвоевременна и кончится неудачей. Комитетъ съ своей стороны обвинялъ низы и периферію партіи въ недисциплинированности, въ агитаціи противъ рѣшенія мѣстнаго партійнаго центра, даже въ уничтоженіи листковъ, призывавшихъ къ демонстраціи, которые кстати въ нѣкоторые районы попали въ день демонстраціи за часъ или 2 до предполагавшагося ея начала. Кто правъ. кто виноватъ былъ въ этой ссоръ, конечно, неинтересно. Върно то, что тогда и низы и верхи были одинаково неправы въ оцънкъ основной причины всякихъ неудачъ россійской соціалдемократіи, и нужна была еще не одна неудача и не одно пораженіе, чтобы внутри партіи образовалось теченіе съ болье правильной оцьнкой какъ задачъ партіи, такъ и причины ея слабости и оторванности отъ массъ. Какъ бы то ни было, но послѣ демонстраціи 4 района изъ шести вынесли резолюцію, въ которой они констатировали бездъятельность и неспособность комитета и отказались впредь признавать его своей руководящей организаціей, да и въ остальныхъ районахъ голоса за и противъ комитета раздълились приблизительно пополамъ. Недовольные интеллигенты начинаютъ устраивать общія собранія, гдв также принимаются решенія дъйствовать самостоятельно, независимо отъ комитета, и наконецъ изъ нихъ выдъляется небольшая группа, которая ръшаетъ взять на себя функціи и задачи комитета и дізлается центромъ меньшевистскаю теченія въ Петербургъ.

Но при чемъ же тутъ принципы меньшинства? спроситъ читатель. Вѣдь неспособность руководить и бездѣятельность не принадлежатъ къ тактическимъ пріемамъ исключительно большинства? Приходится дѣйствительно признать, что оппозиція противъ комитета не стояла на какомъ либо опредѣленномъ принципіальномъ базисѣ, что въ нее входили самые разнообразные элементы, что ее объединяли лишь общая неудовлетворенность бюрократическимъ отношеніемъ къ партійной работѣ со стороны руководящей организаціи и общее желаніе работать безъ всякихъ внутреннихъ помѣхъ, которыя часто неожиданно и властно останавливали не очень, конечно, большое, но полезное дѣло. Но этотъ порой несознаваемый протестъ противъ «бю-

рократическаго централизма» сближалъ оппозицію съ меньшевиками, и потому когда группа, состоявшая преимущественно изъ меньшевиковъ и отчасти изъ отдёльныхъ старыхъ рабочедёльцевъ сдёлала попытку взять на себя роль объединяющей и руководящей организаціи,

она была встръчена почти повсюду сочувственно.

Новой группъ, получившей впослъдствіи названіе Петербуріской группы при центральномо комитеть россійской соцталдемократической рабочей партіи, пришлось прежде всего выхлопатывать у центральнаго комитета право на существованіе, что ей и удалось послънькоторыхъ треній. Въ ближайшіе мъсяцы послъея основанія она фактически сосредоточила въ своихъ рукахъ всю соціалдемократическую работу въ Петербургъ; петербургскій комитетъ влачилъ въ эти мъсяцы самое жалкое существованіе.

Каково же было вліяніе и организованность соціалдемократіи въ Петербургѣ за это время? Центральная группа прежде всего и постаралась освѣдомиться о состояніи соціалдемократической работы въ разныхъ районахъ. Картина получилась крайне печальная. Правильно функціонировавшія организаціи оказались лишь въ нарвскомъ районѣ, на петербургской сторонѣ и отчасти на Васильевскомъ островѣ. Да и въ нихъ организованность слѣдуетъ понимать съ значительными оговорками. Въ нарвскомъ районѣ напр., съ его 30.000 рабочихъ вся соціалдемократическая организація состояла изъ 6—7 кружковъ рабочихъ Путиловскаго и вагоностроительнаго заводовъ, изъ которыхъ въ каждомъ было 5—6 рабочихъ, причемъ работа велась по стародавнимъ пріемамъ съ продолжительными занятіями по политической

экономіи и по первобытной культуръ.

Правда, была также и районная организація изъ представителей кружковъ, но содержаніе ея работы довольно трудно опредълить. Заводская жизнь не находила въ кружкахъникакого отклика; глухое броженіе, которое началось тогда въ петербургскомъ пролетаріатъ и нашло себъ выражение въ мощно развивавшемся гапоновскомъ движении, въ которомъ столь ярко проявилось стремленіе рабочихъ массъ къ широкой организаціи и къ классовому объединенію, игнорировалось, какъ зубатовщина. Да и рабочіе-члены нашихъ кружковъ были по большей части люди крайне молодые, только что вышедшіе ученики, не пользовавшіеся никакимъ вліяніемъ въ своей заводской средъ. Еще хуже обстояло дёло въ другихъ районахъ. Авторъ этихъ строкъ, вошедшій въ центральную группу, былъ назначенъ организаторомъ невскаго района и вотъ какое положение дълъ ему пришлось констатировать въ этомъ громадномъ рабочемъ центръ. За невской заставой было всего 3 кружка: одинъ на обуховскомъ заводъ, одинъ на семянниковскомъ и одинъ-смъшанный фабричный на фабрикахъ Торнтона и Наумана. Никакого общаго плана пропагандистской работы не было, прежній организаторъ даже въ лицо не зналъ кое-кого изъ пропагандистовъ, и пишущему эти строки стоило не малаго труда отыскать какъ кружки, такъ и ихъ руководителей интеллигентовъ. Послъдніе иногда сходились, мечтали о томъ, что хорошо было бы, если бы группа назначила имъ «настоящаго» организатора, но далъе мечтаній дъло не шло, и кружки вели вялое и мертвое существованіе. Посл'в немалыхъ усилій мнъ удалось устроить собраніе наиболье видныхъ партійныхъ рабочихъ за невской заставой и потолковать съ ними о дальнъйшей работъ. Собраніе это было крайне интересно. Оно назначено было въ одно изъ воскресеній утромъ на квартиръ одного уже не молодого рабочаго Обуховскаго завода. Я пришелъ на собраніе часовъ въ 10 и долженъ былъ часовъ до двухъ ждать, пока медленно собирались рабочіе. Однако я не потерялъ даромъ своего времени. Хозяйкой квартиры оказалась умная, опытная, рёдко развитая и толковая ткачиха, пережившая уже не одинъ періодъ нашей партійной жизни. Говорила она прекрасно, чисто литературнымъ языкомъ и хорошо разбиралась въ тактическихъ вопросахъ; впослъдствіи я узналъ, что она была извъстна въ своей средъ подъ именемъ «курсистки». Встрътила она меня не то съ недовъріемъ, не то съ какой-то трогательной жалостью. Такъ мы часто относимся или къ безнадежно больнымъ или къ людямъ, носящимся събезнадежно химерическими планами. У насъ скоро завязался разговоръ о нашей соціалдемократической работъ, и она мнъ откровенно заявила, что, по ея мнънію, лучшіе рабочіе къ намъ не идутъ и не пойдутъ; что результаты нашей работы настолько ничтожны, что за нихъ подвергаться риску быть арестованнымъ и оставить на голодъ и холодъ семью, ни одинъ разумный человъкъ, даже склонный къ самопожертвованію, не рѣшится. «Я помню», говорила она, что у васъ были раньше кружки и не мало приверженцевъ. Гдъ они теперь? За всей нашей заставой у васъ теперь есть какойнибудь десятокъ рабочихъ, а вы все продолжаете говорить о широкихъ планахъ, зовете на политическую борьбу. Но въдь на самомъ дълъ все сводится лишь къ регулярнымъ и скучнымъ занятіямъ въ кружкахъ и изръдка къ предоставленію намъ недурной книженки, Нътъ, лучше идите въ гапоновскія организаціи, туда идутъ тысячи народу, народъ въритъ въ нихъ и надвется на нихъ. Не бъда, что они теперь ставятъ себъ мелкія задачи, это не можетъ долго продолжаться и отчасти отъ васъ можетъ зависъть расширеніе тамошней работы. Впрочемъ не слъдуетъ и отпугивать народъ сразу слишкомъ рѣзкими и непрактичными требованіями».

Къ стыду своему, я долженъ сознаться, что я отъ нея впервые узналъ о дъйствительно широкомъ вліяніи гапоновскихъ организацій. До тъхъ поръ съ презръніемъ произносимое по отношенію къ нимъ слово: «зубатовщина» совершенно прекращало у насъ всёхъ всякія заботы о болъе точномъ опредъленіи нашихъ отношеній къ громадному пролетарскому движенію, скрывавшемуся подъ этимъ именемъ.

Къ часу собрались рабочіе. Всего явилось человъкъ около десятка: 3 обуховцевъ, человъка 2 отъ семянниковскаго завода, 1 или 2 отъ александровскаго завода и 2 отъ фабрики Торнтона. Народъ былъ очень скептически настроенъ, былъ убъжденъ, что рабочіе не откликнутся на нашъ призывъ итти въ нашу организацію, да и организація наша, по ихъ мнѣнію, была ничего не стоящая, ничего не дѣлающая и ничего не желающая дълать. Я попытался въ довольно подробной ръчи доказать имъ, что соціалдемократическая партія должна быть организаціей, стоящей не внъ рабочей массы, а въ кръпкой связи съ ней, что сами рабочіе должны взять созданіе партіи въ свои руки, что

лишь самодъятельность-тотъ нервъ, который придаетъ жизненность партіи. Я пытался изобразить имъ организацію, построенную на заводскихъ группахъ, листками, ръчами отзывающихся на всъ бъды заводской жизни и мало-по-малу превращающуюся благодаря этому въ глазахъ всей рабочей массы въ защитницу рабочихъ интересовъ, для которой все, что имъетъ отношение къ пролетарской борьбъ, свое родное дъло. Созданіе такой партіи, говорилъ я, возможно однако лишь тогда, когда сами рабочіе перестанутъ надъяться, что чужіе ихъ классу люди придутъ и будутъ дълать все необходимое для жизни партіи, а сами направятъ свои силы на то, чтобы связать партію съ рабочими массами и чтобы внутри партіи всѣ функціи выполнялись

преимущественно рабочими.

Успъхъ моей ръчи былъ очень небольшой. Рабочіе, хотя и не возражали по существу, и соглашались, что только партія, отзываюшаяся на всъ классовыя проявленія рабочей жизни, можетъ имъть успѣхъ, но все время чувствовалось, что между мной и ими лежитъ какая то стъна, какой-то нерастаявшій ледъ. Лишь значительно позже я узналъ главную причину недовърія, которое встрътила моя ръчь. Отношеніе къ партіи у моихъслушателей было, какъ я говорилъ уже, полно недовърія; ко всякимъ ея объщаніямъ относились съ въжливымъ скептицизмомъ. Ее упрекали за то, что она даже кружки ведетъ не какъ слъдуетъ, неаккуратно и неинтересно. Что касается отклика на рабочія нужды, то тутъ рабочіе наталкивались на такое игнорированіе и непониманіе, что у нихъ просто руки опускались. Я между прочимъ узналъ, что незадолго до того на Обуховскомъ заводъ произощелъ слъдующій любопытный фактъ. Во время войны заводъ работалъ очень усиленно и почти во встхъ цехахъ были повышены расцівнки. Но въ одной мастерской мастеръ безъ віздома администраціи, —изъ злобнаго ли чувства къ рабочимъ или изъ личныхъ выгодъустановилъ такія расцінки, которыя даже понизили средній заработокъ рабочихъ. Рабочіе этой мастерской обратились въ нашу организацію съ просьбой выпустить по этому поводу коротенькій листокъ, и пригрозить забастовкой этой мастерской въ случав если злоупотребленія не прекратятся. Рабочіе были уб'єждены, что до забастовки дъло, въроятно, и не дойдетъ, такъ-какъ мастеръ испугается, что изъ за листка его продълки откроются, и постарается удовлетворить рабочихъ и замять дъло. Въ теченіе двухъ-трехъ недъль тянулись хлопоты рабочихъ у организаціи, но рабочіе такъ таки и не дождались листка и въроятно ни безъ озлобленія махнули рукой на помощь организаціи и отвернулись отъ нея. При подобномъ отношеніи соціалъ-демократической организаціи къ насущнымъ вопросамъ рабочей жизни, у рабочихъ естественно было мало въры въ ея объщанія и ко всякимъ разговорамъ о задачахъ партіи они часто относились съ нескрываемой насмъшкой. Мой призывъ къ самодъятельности рабочихъ они поняли, какъ желаніе свалить вину съ больной головы на здоровую, какъ стремленіе партійной интеллигенціи отказаться вообще отъ всякой работы и слъдовательно отъ всякой отвътственности и предоставить всю работу имъ, рабочимъ. Словомъ моя ръчь произвела впечатлъніе идейной защиты, оправданія партійной безъдъятельности. Но повторяю, что я поняль это лишь впоследствіи, на самомъ же собраніи слова одного рабочаго: «что же, товарищъ, мнъ токаремъ быть, и въ типографіи работать, и пропагандистскій кружокъ вести, а можетъ и листки писать» -- казались мнъ страннымъ непоразумѣніемъ.

Съ тяжелымъ чувствомъ ушелъ я съ этого рабочаго собранія, на которомъ мнъ пришлось бесъдовать съ нашими лучшими рабочими за невской заставой. До того времени мнъ всегда казалось, что призывъ къ самодъятельности затрагиваетъ наиболъе чуткія струны въ сердцъ рабочихъ, что онъ является отвътомъ на самые наболъвшіе вопросы нашей партійной жизни. Оказалось однако, что почва недовърія настолько неблагодарна, что не даетъ всходить и самымъ лучшимъ съменамъ, а для возбужденія и развитія этого недовърія наша организація не жальла никакихъ трудовъ. Приходилось поэтому постепенно втягивать рабочихъ во всю работу, совмъстно съ ними выработывать планъ работы, и пытаться въ процессъ работа разбить недовъріе и пріучить ихъ къ мысли, что партійная работа-ихъ собственное рабочее дъло. Мы устроили нъсколько собраній изъ всьхъ лучшихъ рабочихъ и интеллигентовъ работавшихъ или желавшихъ работать за невской заставой, для собесъдованій о планъ нашей работы. Приступить однако къ осуществленію плана намъ уже не пришлось, такъ какъ русская жизнь уже начала напоминать двинувшуюся лавину, которая вскоръ, раскрывъ предъ нами болъе широкіе горизонты, окончательно насъ поглотила; начались историческіе гапоновскіе дни. предвъстники январскихъ событій. Прежде чъмъ я перейду, однако, къ нимъ или върнъе къ нашему участію въ январскихъ событіяхъ, я еще нъсколько остановлюсь на всей нетербургской соціалдемократиче-

ской работъ, руководимой центральной группой.

Не лучше, чъмъ за невской заставой, обстояло дъло въ городскомъ районъ. Въ другихъ районахъ кружковъ было больше, они собирались аккуратнъе, но общаго плана работы и тамъ не было, а еще меньше было реагированія на пролетарскія повседневныя нужды. Характеръ партіи быль исключительно кружковой и вся организація представляла собой общество пропаганды соціалдемократическихъ идей, - преимущественно политическихъ - имъвшее свои самостоятельныя, лишенныя общаго руководства и разбросанные по всему Петербургу, отдъленія. Центральная группа прежде всего и попыталась внести единство въ соціалдемократическую работу въ Петербургъ. Однимъ изъ членовъ ея былъ выработанъ и предложенъ на обсужденіе организаціонный планъ, въ основъ котораго лежали принципы, о которыхъ я кратко упомянулъ, разсказывая о своемъ дебютъ за невской заставой. Основной ячейкой организаціи должна была быть. согласно этому плану, заводская группа, состоящая изъ наиболъе сознательныхъ и вліятельныхъ рабочихъ даннаго завода. Главной запачей этой группы должно было быть реагированіе листками на всякія болъе крупныя событія заводской жизни, столкновенія съ администраціей, злоупотребленія послѣдней, какъ въ области вопросовъ, касающихся матеріальных условій жизни рабочихъ, такъ и затрагивающихъ рабочаго, какъ гражданина, напр., въ случав часто практиковавшагося

тогда сбора пожертвованій на войну или на икону, которая должна была быть послана на поле военныхъ дъйствій. Отзываясь на подобные факты, заводская группа должна была пріучить рабочую массу обращаться къ ней за помощью и прислушиваться къ ея голосу при возникновеніи всякихъ вопросовъ, затрагивающихъ рабочаго, какъ наемника и граждана, и такимъ образомъ, стать выразительницей рабочихъ интересовъ всего завода, настоящимъ пролетарскимъ авангардомъ завода. Представители всъхъ заводскихъ группъ даннаго района должны были образовывать районное собраніе, въдающее вопросы всего района, между прочимъ и занятіями въ пропагандистскихъ кружкахъ. Авторъ этого проэкта предполагалъ, что эти заводскія группы могутъ послужить зародышемъбудущихъ профессіональныхъ союзовъ въ свободной Россіи подобно тому, какъ районныя собранія станутъ иниціаторами политическихъ клубовъ и политическихъ союзовъ. Это было, однако, крайнее мнъніе, которому въ группъ же противостало другое крайнее мнъніе, отрицавшее вообще возможность какой бы то ни было организаціи при полицейскихъ условіяхъ самодержавной Россіи и сводившіе всю роль соціалъ-демократическихъ комитетовъ къ политической агитаціи листками, брошюрами и ихъ распространенію среди рабочихъ. Согласно этому мнънію, центральная организація должна была быть литературной коллегіей, совмъстно вырабатывающей политическіе лозунги, редактирующей соотвътствующіе листки и при помощи остального крайне простого организаціоннаго аппарата распространяющей ихъ возможно шире. Между этими двумя крайними мнвніями колебалось большинство центральной группы, которая не успѣла, однако, прійти къ опредѣленному рѣшенію по этому вопросу, такъ какъ наступили событія, когда было не до организаціонныхъ экспериментовъ надъ сотней - другой молодыхъ рабочихъ.

Само собой разумъется, что центральная группа, будучи, въ сущности, какъ уже было сказано, главой соціалдемократическаго пропагандистскаго общества, не мирилась съ этой своей ролью, подобно всей соціалдемократической партіи, смотрѣла на себя, какъ на организацію, объединяющую авангардъ петербургскаго пролетаріата, какъ на руководителя его классовой борьбы. Она поэтому не довольствовалась своей кружковой дъятельностью и пыталась приспособить свою работу къ вопросамъ выдвинутымъ сильно поднявшимися волнами освободительнаго движенія въ Россіи. При этомъ однако интересно и крайне поучительно, что въ то время, какъ петербургская организація соціалъ-демократической рабочей партіи оставалась глуха къ той громадной стихійно совершающейся у всёхъ на глазахъ работъ организаціоннаго и классоваго самоопредъленія петербургскаго пролетаріата, она старалась очень интенсивно реагировать на общее оппозиціонное движеніе другихъ классовъ, на либеральное движеніе въ земствахъ и на банкетахъ. Вопросъ объ участіи партійныхъ рабочихъ на банкетахъ не разъ обсуждался въ петербургскихъ группахъ. По поводу декабрскаго банкета литераторовъ было даже созвано собраніе наибол'є выдающихся партійныхъ рабочихъ всего Петербурга, которое послъ продолжительныхъ и страстныхъ преній опредълило какъ свое отошеніе къ банкетамъ, такъ и свою относительно ихъ тактику. Большинство собранія смотрѣло на участіе въ банкетахъ съ точки зрѣнія необходимаго классоваго самоопредѣленія и разграниченія либераловъ и соціалдемократовъ, и потому рабочимъ рекомендовалось участвовать на банкетахъ въ цѣляхъ педагогическихъ. На этихъ банкетахъ соціалдемократы должны были прежде всего рѣзко и выпукло выяснять классовую основу соціалдемократіи и тѣмъ заставить другія оппозаціонныя партіи обнаружить свой непролетарскій характеръ. Рабочимъ эти банкеты должны были дать возможность проникнуться сознаніемъ той принципіальной пропасти, которая отдѣляетъ ихъ отъ всѣхъ другихъ оппозиціонныхъ теченій. Въвиду этого, всѣ рѣчи, которыя выработывались для этихъ банкетовъ, имѣли своимъ содержаніемъ рѣзкую критику какъ принциповъ, такъ и тактики либеральной оппозиціи и осмѣивали безсильныя банкетныя резолюціи и затѣвавшіяся петиціи.

Въ этихъ псевдо-педагогическихъ задачахъ проповъдывавшагося тогда «хожденія во всѣ классы» при полномъ игнорированіи классоваго объединенія рабочихъ въ гапоновскомъ движеніи ярче всего сказывалась интеллигентская нерабочая психологія соціалдемократической организаціи. Въ самомъ дълъ, интеллигентъ, выходецъ непролетарскаго класса, доходитъ чисто теоретическимъ книжнымъ путемъ до сознанія принципа классовой борьбы, онъ нуждается поэтому въ возможно большемъ числъ иллюстрацій и доказательствъ классовыхъ противоръчій, существующихъ въ обществъ. Ему крайне интересно въ педагогическихъ цъляхъ, для «доказательства отъ противнаго», посъщать всякіе непролетарскіе оппозиціонные слои и организаціи, чтобы на нихъ учиться и въ нихъ раскрывать ихъ непролетарскую сущность, Рабочій же обыкновенно «учится» классовой борьб'в ежедневно, для него она не столько теоретическій принципъ, сколько голый, никогда не прекращающійся жизненный фактъ, который онъ постоянно видитъ предъ собой и который ему диктуетъ и классовое объединеніе, и классовыя средства борьбы. Для него «педагогическое» участіе на банкетахъ совершенно излишняя и ненужная роскошь. Его лучшій учитель—сама классовая борьба, коллективная и организованная.

Этотъ же непролетарскій характеръ партіи помѣшалъ ей, несмотря на всю ея классовую фразеологію, предвидѣть и противопоставить банкетнымъ резолюціямъ и истинно пролетарское, классовое средство политической борьбы. Это пролетарское средство борьбы было выдвинуто не партіей: оно вышло изъ глубинъ рабочихъ массъ, явившись продуктомъ стихійнаго пролетарскаго творчества. Этому средству борьбы, —общей стачкѣ—и пришлось сыграть, какъ извѣстно, рѣшающую роль во всей русской революціи, а въ частности и въ январскіе дни 1905 года, къ которымъ я и перейду.

II. ×

Объ участіи соціалдемократіи въ январскихъ событіяхъ существуєть въ литературъ два совершенно противоположныхъ мнѣнія. Одни—противники соціалдемократической партіи,—утверждають, что январскія событія прошли безъ всякаго ея участія и вліянія, что она

не только не была причастна къ подготовкъ движенія, но что роль ея даже въ самые январскіе дни равна нулю. Напротивъ, въ соціалдемократической прессъ можно было читать такія описанія указанныхъ событій, на основаніи которыхъ легко вывести заключеніе, что соціалдемократія была душой движенія, что, если лозунги и требованія рабочихъ росли и оформились въ процессъ событій, то это произошло благодаря растущему вліянію соціалдемократіи. Мы склонны думать, что то и другое мнѣніе одинаково далеки отъ истины, и попытаемся въ дальнѣйшемъ, на основаніи личныхъ наблюденій, дать матеріалъ для болѣе върной характеристики какъ участія, такъ и роли соціалдемократіи въ январскихъ событіяхъ, причемъ считаемъ необходимымъ оговориться, что въ наши намъренія не входитъ ихъ полное описаніе.

Путиловская стачка, послужившая поводомъ для январскаго гапоновскаго движенія, была совершенной неожиданностью для петербургской соціалдемократической организаціи. До этого до насъ черезъ рабочихъ стали доходить слухи, что гапоновскія собранія привлекаютъ массу рабочихъ, что на нихъ произносятся рабочими смълыя, горячія ръчи, что къ 19 февраля 1905 года готовятся огромныя собранія, на которыя Гапонъ хотъль бы пригласить и соціалдемократовъ. Мало того, мы узнали, что нъсколько оппозиціонныхъ литераторовъ попытались читать на этихъ собраніяхъ еженедівльные обзоры событій по легальнымъ газетамъ, и что это встръчено было шумными одобреніями рабочихъ. Всъ эти извъстія заставили насъ принять ръшеніе слъдить болье внимательно за гапоновскимъ движеніемъ, но въ то же время мы настойчиво продолжали совътовать какъ рабочимъ, такъ и интеллигентамъ не выступать на гапоновскихъ собраніяхъ, такъ какъ для насъ зубатовское происхожденіе гапоновщины заслоняло все то, что въ этомъ движеніи было здороваго и многообъщающаго. Къ тому же у отдъльныхъ рабочихъ, и въ отдъльныхъ кружкахъ нашимъ пропагандистамъ приходилось встръчаться съ Гапономъ, вступать съ нимъ въ побъдоносные диспуты, и мы изъ-за этихъ легкихъ побъдъ въ кружкахъ склонны были смотръть на Гапона, какъ на quantitè negligéable; благодаря этому, мы и проглядъли громадное массовое движеніе, связанное съ его именемъ. Такимъ образомъ январскіе дни застигли насъ совершенно врасплохо и потому какого-либо одного общаго ръшенія мы по отношенію къ нимъ не приняли. Наша организація, какъ цълое, вообще не функціонировала за эти дни, и каждый районъ дѣйствовалъ на свой собственный счетъ и по собственному усмотрънію. При этомъ событія насъ до такой степени захватили, что, когда группа собралась лишь за дня 2 до 9 января опредълить свою тактику, было уже поздно. Такимъ образомъ, не подлежитъ никакому сомнънію, что ва непосредственной подготовкть событій, во выработкть плана ихо мы не принимали никакого участія. Но столь же несомнівню, что когда событія начались, соціалдемократамъ удалось въ отдёльныхъ районахъ пріобръсти значительное вліяніе на движеніе. Они были тъмъ постоянно недовольнымъ и неудовлетвореннымъ элементомъ, который не могъ успокоиться на настоящемъ и постоянно толкалъ, по край-

ней мъръ, идейно, движение впередъ и влъво. Первыя выступления соціалдемократическихъ ораторовъ, ихъ непривычныя ръчи съ ръзкими, порой столь далекими, столь чуждыми настроенію массы лозунгами и требованіями, часто раздражали собраніе, вносили диссонансъ въ столь цёльную тогда своимъ мистическимъ настроеніемъ толпу, но они заставляли призадумываться, не позволяли движенію застывать на одномъ, созданномъ лишь общимъ недовольствомъ, настроеніи, будили мысль и обогащали ее новыми, нев фомыми Гапоновцамъ вопросами. Правда, соціалдемократы не столько вліяли на толпу, сколько сами поддавались громадному захватывающему вліянію толпы. Общее настроеніе массы сообщалось и имъ, и всъ острые углы, вст созданные далекимъ отъ дъйствительной жизни съ ея реальными вопросами, искусственнымъ, маленькимъ партійнымъ міркомъ, интересы и тактическія положенія обрубались, переработывались и преображались при соприкосновеніи съ дъйствительностью. Но въ результатъ этого взаимодъйствія создавалось, —по крайней мъръ въ нъкоторыхъ районахъ, -- болъе опредъленное революціонное направленіе движенія, являвшееся противов всомъ сильной в вры въ «батюшку царя», который выслушаетъ своихъ «дътей» и положитъ конецъ ихъ страданіямъ. Поясню сказанное своими личными наблюде-

ніями за это время.

Крайне слабо было вліяніе соціалдемократіи въ городскомъ и нарвскомъ районахъ. Сильнъе оно было на выборгской сторонъ, васильевскомъ островъ и петербургской сторонъ и особенно за невской заставой, гдъ пишущему эти строки пришлось главнымъ образомъ наблюдать и участвовать въ движеніи. Большое вліяніе соціалдемократовъ въ невскомъ районъ объясняется тъмъ, что само гапоновское движеніе было здісь очень молодо и наиболіве слабо: гапоновскій отдёлъ былъ основанъ лишь за нѣсколько мѣсяцевъ до январскихъ событій. Кромъ того уровень развитія рабочихъ металлургическихъ заводовъ этого района былъ гораздо выше, чъмъ этого требовало гапоновское движеніе. Долгая работа соціалдемократовъ въ этомъ районъ, сравнительно крупное вліяніе, которое удалось пріобръсти въ этомъ районъ петербургскому союзу борьбы за освобожденіе рабочаго класса въ концѣ 90-хъ годовъ, а главное, довольно широкая культурная дъятельность вечернихъ и воскресныхъ школъ, частныхъ легальныхъ библіотекъ, имъли своимъ результатомъ, что въ этомъ районъ гуще, чъмъ гдъ бы то ни было, разбросаны были отдъльныя единицы и кучки рабочихъ, сравнительно очень культурныхъ, начитанныхъ, съ большими духовными и политическими интересами. Гапоновское движение захватило поэтому въ этомъ районъ,въ противоположность другимъ районамъ-сравнительно менте культурную и даже совствить отсталую часть рабочихъ. Въ этомъ районт не мало было соціалдемократовъ-рабочихъ, которые, хотя и не шли въ партію, но сохраняли полувраждебный нейтралитетъ къ гапоновскому движенію, а когда разгорълись январскія событія и этихъ рабочихъ также потянуло въ гапоновскіе отдёлы, сдёлавшіеся центрами охватившаго рабочихъ броженія, они создавали сочувствующую аудиторію для соціалдемократическихъ ораторовъ. Способствовала вліянію

соціалдемократіи, пожалуй, и сама слабость ея организаціи. Работавшіе тамъ соціалдемократы были такъ мало связаны интересами своей собственной организаціи, что совершено ушли въ гапоновское движеніе: они менъе всего могли думать о томъ, чтобы использовать это громадное движеніе въ интересахъ своей почти несуществовавшей организаціи.

Какъ только стачка охватила весь Путиловскій заводъ, и сталъ распространяться лозунгъ расширять забастовку на весь Петербургъ, соціалдемократы вечеромъ 3 января созвали за невской заставой своихъ немногихъ рабочихъ и рѣшили на слѣдующій день утромъ отправиться по заводамъ и останавливать ихъ. Такъ какъ рабочихъ для этого было мало, то нѣсколько интеллигентовъ присоединилось къ нимъ сначала съ намѣреніемъ утромъ рѣчами воздѣйствовать на остановку работъ, но этого дѣлать не пришлось, такъ какъ рабочіе и безъ всякихъ рѣчей охотно и легко поддавались первому призыву къ остановкѣ работъ. Громадныя толпы забастовавшихъ рабочихъ повалили въ гапоновскія собранія, и вмѣстѣ съ ними туда проникли и мы, всѣ дѣйствовавшіе въ этомъ районѣ соціалдемократы, съ твердымъ намѣреніемъ заставить себя выслушать.

Мнъ еще теперь памятно то громадное впечатлъніе, которое произвело на меня и на моихъ товарищей это собраніе. Въ собраніи царилъ все время какой-то мистическій, религіозный экстазъ; въ страшной тёснотё и жарё часами стояли другъ возлё друга тысячи народу и жадно ловили безыскусственныя, поразительно сильныя, простыя и страстныя ръчи измученныхъ своихъ ораторовъ рабочихъ. Содержаніе ръчей все время было бъдное, на вст лады повторялись фразы: «мы не можемъ уже больше терпъть», «нашему терпънію уже пришелъ конецъ», «страданія наши превзошли уже всякую міру», «лучше смерть, чъмъ подобная жизнь», «нельзя драть съ человъка три шкуры» и т. д. Но всъ онъ произносились съ такой удивительной, трогательной искренностью, настолько выходили изъ самыхъ глубинъ измученной человъческой души, что та же фраза, произнесенная въ сотый разъ, вызывала слезы на глаза, заставляла глубоко ее чувствовать и вливала твердую увъренность, что дъйствительно нужно на что нибудь решиться, чтобы дать выходъ этому переливавшему черезъ край рабочему горю, рабочей неудовлетворенности. Эта необычная мистическая обстановка сначала насъ совершенно ошеломила, и когда первый нашъ ораторъ съ большой неохотой, и лишь повинуясь раньше принятому нами ръшенію, взялъ слово, ръчь его, по содержанію несомнівню гораздо боліве богатая, чівмъ другія ръчи и въ общемъ очень хорошая, хотя и гораздо менъе «крайняя», чъмъ было ръшено, прозвучала какъ-то странно чуждо, необыкновенно слабо, какъ будто то былъ отголосокъ другого далекаго міра. Нъсколько хлопковъ, которые бросили ему по обязанности партійные рабочіе, очень скоро замерли. Въ ръчи своей онъ, главнымъ образомъ, указывалъ, что нужно говорить всю правду рабочимъ, что не слъдуетъ потворствовать ихъ предразсудкамъ, какъ дълаютъ гапоновцы, а расширить ихъ горизонты новыми требованіями, преимущественно политическими, неотдълимыми отъ экономическихъ. Выясненію этихъ

требованій главнымъ образомъ посвящена была его рѣчь.

Послѣ его рѣчи наступило неловкое молчаніе въ нѣсколько секундъ, а затъмъ предсъдатель собранія, рабочій, который, въ общемъ, относился враждебно къ соціалдемократамъ, не желая, очевидно, добивать и безъ того безсильнаго и неопаснаго врага, мягко и очень въжливо сказалъ, что все сказанное ораторомъ о необходимости политическихъ реформъ, безъ сомнънія, очень хорошо и върно, но пусть имъ дадутъ работать спокойно, и они мало-по-малу сами до всего договорятся. Послъ этого опять полились прежнія простыя, но сильныя ръчи, одна толпа уходила и смънялась другой, у подътзда на дворъ открывались новые, еще большіе митинги, настроеніе все росло, и наконецъ и мы не выдержали, поддались общему настроенію и, вмъсто прежней критики гапоніады, наши ораторы стали выступать съ призывомъ къ борьбъ, съ яркими описаніями невозможнаго положенія рабочихъ и необходимости положить ему конецъ, съ проповъдью самой широкой борьбы во всъхъ сферахъ Словомъ и отъ насъ полились ръчи, хотя и болъе содержательныя, чъмъ ръчи гапоновцевъ, но тонъ ихъ, но ихъ настроеніе были уже иные, всецъло созданные этой мятущейся толпой. Съ этого времени вліяніе соціалдемократическихъ ораторовъ растетъ, толпа ихъ охотно слушаетъ, не разбираясь совершенно въ томъ, что отличаетъ ихъ отъ гапоновцевъ, Многіе такъ и называютъ ихъ «гапоновскими соціалдемократами» и твердо убъждены, что при гапоновскомъ отдълъ состоятъ особыя должностныя лица, называемыя соціалдемократами. Они кромъ этого видятъ, что соціалдемократы довольно свъдущіе «умственные» гапоновскіе чиновники, и потому рабочіе отдільных заводовъ обращаются къ нимъ, когда приходится вырабатывать отдъльныя заводскія требованія своей заводской администраціи. Такимъ образомъ наряду съ общими, публичными собраніями начинается рядъ полуконспиративныхъ собраній наиболье зрълыхъ рабочихъ каждаго завода и фабрики, собранія, на которыхъ соціалдемократы помогаютъ рабочимъ составлять листки со спеціальными заводскими и фабричными. требованіями. Мнъ приходилось быть на нъсколькихъ такихъ собраніяхъ, и характерной чертой ихъ являются проникавшіе вст требоваванія «поиски справедливости», общее стремленіе покончить съ создавшимися невозможными условіями. При выработк требованій рабочіе не только занимались будущими улучшеніями, но также старались получить реваншъ за всъ свои прежнія, давнишнія долгольтнія обиды и злоупотребленія. Такъ они требуютъ, чтобы рабочимъ выдавали наградныя, отмъненныя уже десятки лътъ за всъ эти годы, вознагражденія за пониженія расцінокъ, практиковавшіяся долгіе же годы. На одномъ собраніи рабочій даже предложилъ мнъ вписать въ листокъ требованіе, чтобы при введеніи восьмичасоваго рабочаго дня рабочимъ выдали вознаграждение за неуплаченные имъ лишние ежедневные 2-- 3 часа работы въ продолжении послъднихъ нъсколькихъ лътъ. И мнъ казалось, что во всъхъ этихъ требованіяхъ рабочіе руководились не столько соображеніями матеріальнаго характера, сколько чисто моральнымъ стремленіемъ устроить все «по справедливому» и заставить хозяевъ искупить свои прежніе грѣхи. А грѣховъ открылось на этихъ собраніяхъ чрезвычайно много! И листокъ съ требованіями на каждомъ заводѣ обыкновенно грозилъ растянуться до

безконечныхъ размфровъ. Эти собранія, на которыхъ обыкновенно участвовало отъ 50 до 100 рабочихъ, также способствовали росту симпатій рабочихъ къ соціалдемократіи, но, конечно, главную роль все таки играло то, что соціалдемократическіе ораторы подчинились настроенію толпы и приспособляли къ нему свои ръчи. Политическія требованія являлись лишь вънцомъ, заключеніемъ ръчи, которая уже предварительно успъвала завоевать симпатіи. За эти дни у соціалдемократовъ выдвигаются видныя агитаторскія силы. Интеллигентъ подъ названіемъ «Андрей Обуховецъ» былъ любимой фигурой на трибунъ, на бочкъ на дворъ, на крышъ какого то сарая во дворъ. Онъ овладълъ тайной говорить 20 разъ въ день объ одномъ и томъ же съ равнымъ, никогда себъ не измънявшимъ, искреннимъ увлеченіемъ, лишеннымъ всякихъ патетическихъ фразъ, въ самыхъ простыхъ и понятныхъ выраженіяхъ. Къ нему относились крайне нъжно и трогательно. Разъ я былъ свидътелемъ, какъ какой-то рабочій, посмотръвъ на его драные сапоги, отозвалъ его въ сторону, скинулъ свои галоши и упросилъ его взять ихъ себъ. Другой разъ, когда онъ, стоя на дворъ на бочкъ, въ трескучій морозъ говорилъ передъ большой толпой, я вдругъ зам'втилъ въ сторонъ маленькаго старика рабочаго, который тихо плакалъ. Я подошелъ къ нему и спросилъ о причинъ, вызвавшей его слезы, и получилъ отвътъ: «Эхъ, и какой же это парень, а въдь погибаетъ, губитъ себя парень, въдь не сносить ему головы». Нъкоторое вліяніе имълъ также и другой интеллигентъ, говорившій очень невнятно, но въ то же время съ такимъ жаромъ и такой живой жестикуляціей, что рабочіе съ снисходительной ироніей такъ и прозвали его «Трясучкой». Появился у насъ также и имъвшій большой успъхъ, бродячій ораторъ, у котораго глубоко прочувствованная ръчь соединялась съ превосходнымъ артистическимъ дарованіемъ. Худой и очень блъдный, съ мягкой длинной бородой и нервнымъ измученнымъ лицомъ, одътый въ жалкій зипунишко и въ русскихъ высокихъ сапогахъ, онъ напоминалъ тъхъ бъдныхъ, нъсколько запуганныхъ, но умственныхъ крестьянъ, которые только что попали въ большой городъ и не успъли еще прійти въ себя отъ всего того новаго, что имъ пришлось увидъть. Онъ вездъ, на дворъ, у воротъ, на углахъ улицъ останавливалъ рабочихъ, образовывалъ кучки и толпы, тихимъ, тягучимъ голосомъ, чуть-чуть заикаясь, но замъчательно просто и душевно, съ нъкоторымъ поэтическимъ лиризмомъ, говорилъ рабочимъ о лучшемъ будущемъ, о необходимой борьбъ, растолковывалъ элементарныя и сложныя политическія требованія и повсюду вызывалъ къ себъ напряженное вниманіе, а неръдко и страстные диспуты. Его потомъ стали встръчать очень охотно, просили говорить, предлагали вопросы, а онъ, начиная издалека, постоянно тянулъ одну линію и всегда возбуждалъ огромное довъріе къ себъ. Мнъ пришлось видъть однажды, какъ онъ явился утромъ на дворъ гапоновскаго собранія и немедленно былъ окруженъ стариками и пожилыми «сърыми» рабо-

чими, которые охотно вступали съ нимъ въ бесъду. Онъ поклонился имъ въ ноги. Всъ кругомъ отвътили ему, какъ одинъ человъкъ, тъмъ же глубокимъ поклономъ. А затъмъ полилась приблизительно слъдующая, не совсъмъ обычная, ръчь: «Съ добрымъ утромъ, товарищи! Славный у насъ сегодня денекъ, у насъ, у рабочихъ. И славный онъ не потому, что солнце сегодня не по зимнему гръетъ и свътитъ, что снъгъ пріятно хруститъ подъ ногами, а потому, что у насъ въ душъ должно быть хорошо. А хорошо у насъ на душъ потому, что мы впервые опомнились, почувствовали себя людьми, впервые всъ дружно пошли на борьбу съ своими врагами. На какую борьбу и съ какими врагами?» И тутъ пошли длинных прекрасныя разъясненія, кто врагъ рабочаго, за что нужно бороться, разъясненія, настолько просто и артистически «по крестьянски» изложенныя, что даже мы забывались и съ удивленіемъ слушали, какъ этотъ захудалый мужиченко такъ умно разсказываетъ такія интересныя вещи, «Все это театрально и нъсколько фальшиво», скажетъ какой нибудь трезвый читатель. Можетъ быть, но въ то время естественный здравый смыслъ часто пасовалъ передъ повышенной, мистической театральностью. Другой разъ у меня на глазахъ произошла слъдующая комическая сцена. Упомянутый агитаторъ остановился на крыльцъ и открылъ собесъдованіе. Вдругъ откуда-то выскочилъ дворникъ и сталъ разгонять народъ, «здёсь не мёсто собираться», кричалъ онъ, «здёсь къ тому же говорятъ всегда тъ, которымъ не позволяютъ говорить внутри помъщенія, бунтовщики. Кто здъсь говоритъ? кто бунтуетъ?» Нашъ агитаторъ спокойно подошелъ къ сердитому дворнику, и смотря на него своимъ нъсколько робкимъ взглядомъ, самымъ ласковымъ голосомъ произнесъ: «Да это я здёсь говорю, товарищъ». Дворникъ посмотрълъ на него съ удивленіемъ и сразу понизилъ тонъ. «А? это ты? Ну тебъ то говорить можно. Что ты, дуракъ, можешь дурного сказать?» Раздался громкій хохотъ стоявшихъ кругомъ рабочихъ, очевидно уже слышавшихъ «дурныя» ръчи «дурака». И дворникъ, обидѣвшись за «дурака», уходя, бросилъ слѣдующія сентенціонныя слова: «Стыдно, ребята, смъяться надъ сърымъ человъкомъ. Ну глупъ онъ еще, успретъ поумнъть, а смъяться надъ нимъ все же не слъдуетъ».

Начиная съ 3 января движеніе съ каждымъ днемъ или върнъе съ каждымъ часомъ расширялось и углублялось. Настроеніе повышалось. За невской заставой, въ помъщеніи гапоновскаго отдъла, собранія шли цълый день съ 8—9 часовъ утра до 10 или 11 вечера. Каждый часъ одна толпа смъняла другую. Кромъ этого на огромномъ дворъ, несмотря на жестокіе морозы, все время шли грандіозные митинги. Намъ приходилось работать ежедневно до полной потери силъ. Фактически соціалдемократы преимущественно и говорили. Былъ раза 2 какой то неизвъстный мнъ литераторъ, разъ говорилъ на дворъ соціалистъ революціонеръ, но въ общемъ всю тяжесть безпрерывной агитаціи пришлось выдерживать нъсколькимъ соціалдемократамъ и одному-двумъ гапоновскимъ рабочимъ. Вначалъ послъдніе относились съ нескрываемой враждебностью къ «конкуренціи» соціалдемократовъ. Но потомъ, когда они убъдились, что никакихъ конфликтовъ отъ этого не

проистекаетъ, что мы вмъстъ съ ними ведемъ одну линію, и, наконецъ, когда ими было ръшено не замалчивать политики, они стали даже нъсколько зависъть отъ насъ, такъ какъ въ области политической агитаціи они чувствовали себя довольно таки безпомощными. Впослъдствіи они намъ сами заявили, что раньше нашъ разговоръ съ толпой казался имъ смъшнымъ, но потомъ, когда мы переняли ихъ пріемы и ихъ умънье дъйствовать на массу, мы такъ расширили содержаніе ръчей, что уже имъ отъ насъ приходилось учиться.

Въ виду этого мы все время работали очень дружно, сообща исполняли даже такія функціи, какъ раздачу помощи стачечникамъ, контролированіе дъйствительно нуждающихся и т. п. Вліяніе наше за эти дни настолько окръпло, что въ первый день, когда Гапонъ сталъ читать на собраніяхъ свою петицію, онъ пригласилъ насъ на совмъстное совъщаніе. Задачей совъщанія было, по словамъ Гапона, его желаніе выяснить отношеніе соціалдемократовъ къ хожденію къ Зимнему дворцу 9 января и столковаться съ ними о необходимыхъ практическихъ пріємахъ. Это совмъстное совъщаніе состоялось 7 января отъ 9 часовъ вечера до 2 часовъ ночи. Со стороны Гапоновцевъ, кромъ самого Гапона, присутствовало 6—7 наиболье выдающихся его рабочихъ разныхъ районовъ; со стороны соціалдемократовъ 1 рабочій и 3 интеллигента, среди которыхъ былъ и авторъ этихъ строкъ. Въ виду большого интереса какъ личности Гапона, такъ и вообще этого совъщанія, постараюсь воспроизвести его возможно точнъе.

Встрѣтили насъ гапоновскіе рабочіе съ торжествующей воинственностью. «Смотрите, говорили они, на плоды нашей работы: какія массы народа удалось намъ привести въ движеніе. Что представляютъ собой въ сравненіи съ ними ваши маленькіе кружки? Гдѣ результаты вашей долголѣтней работы?» Мы отвѣтили, что въ гапоновскомъ движеніи, безъ сомнѣнія, учитывается и наша долголѣтняя работа, что во главѣ у нихъ часто находятся люди, получившіе революціонное крещеніе въ нашихъ кружкахъ, что, наконецъ, и масса отчасти была нѣсколько подготовлена нашими листками, распространявшими революціонно-боевые лозунги, и что она настолько привыкла къ нашимъ листкамъ и вѣритъ имъ, что даже гапоновскую петицію очень многіе называютъ прокламаціей. «Но, въ такомъ случаѣ, спросили гапоновцы, зачѣмъ вы

насъ позорили, называли зубатовцами, провокаторами?»

Мы откровенно отвътили, что они въ настоящее время несомнънно наши товарищи по борьбъ, но нельзя отрицать, что въ началъ гапоновское движеніе находилось въ сношеніяхъ съ Зубатовымъ. Разговоръ грозилъ принять щекотливый оборотъ, и Гапонъ вмѣшался. Онъ правдиво призналъ, что начало движенія, связаннаго съ его именемъ, дъйствительно «темное», но нъсколько грубоватой лестью скоро успокоилъ, какъ своихъ обидъвшихся приверженцевъ, такъ и озлившихся соціалдемократовъ—послъднихъ преимущественно тъмъ, что онъ «въ сторону» шепнулъ своимъ—однако такъ, что мы всъ слышали: «Какіе восхитительные парни—эти соціалдемократы»!

Послѣ этого маленькаго инцидента у насъ пошла продолжительная товарищеская бесѣда до поздней ночи. Гапонъ производилъ впечатлѣніе человѣка несомнѣнно хитраго, себѣ на умѣ, очень често-

любиваго, съ большими личными планами, но въ то же время крайне и искренно увлеченнаго событіями, захватившими его цъликомъ, морально выросшаго, благодаря своей роли, и дъйствительно глубоко проникнутаго сильнымъ желаніемъ служить рабочимъ и быть имъ полезнымъ. Въ то же время онъ, повидимому, не отдавалъ себъ отчета въ непосредственныхъ опасностяхъ движенія; я бы сказаль даже, что онъ не вполнъ замътилъ и все то громадное развитіе, котораго оно достигло, а поскольку замътилъ, недостаточно проникся мыслью, что для событій такихъ размъровъ требуются и большіе горизонты и большая отвътственность. Подобно намъ, но, конечно, въ безконечно большей степени, онъ былъ захваченъ могучей, съ силой естественнаго потока развивавшейся стихіей; незамътно очутившись на ея гребнъ, онъ сразу всталъ передъ фактомъ ея чудовищной силы, которую онъ не только не былъ въ силахъ какъ либо направить, измънить, но которую не могъ даже умственно охватить. Въ этой его несознательности и заключалась, на мой взглядъ, одна изъ главныхъ тайнъ той огромной роли, которую этой въ общемъ невъжественной, не выдающейся личности, этому не блестящему человъку и даже плохому оратору суждено было играть: несложность и цёльность его натуры, его неспособность широко и всесторонне охватить явленія огромной важности, его неумъне оріентироваться въ сложныхъ событіяхъ и предвидъть ихъ возможныя послъдствія позволили ему, предоставляя событіямъ естественно развиваться, спокойно идти къ намъченной цъли, не глядя ни назадъ, ни слишкомъ далеко впередъ. Ему, повидимому, были чужды какъ сильныя угрызенія совъсти, такъ и внутренняя борьба, вызываемая сознаніемъ сильной отвътственности, равно какъ и глубокія долгія думы надъ событіями. Не мудрствуя лукаво, онъ всецъло подчинялся толкавшей его все дальше и дальше стихіи. Къ этому слъдуетъ прибавить, что онъ былъ очень мало «испорченъ» излишними знаніями и свъдъніями. По своему умственному уровню онъ едва ли стоялъ выше развитыхъ рабочихъ. Это сближало его съ массой, психологіей которой онъ совершенно проникался и даже ей подчинялся: онъ прекрасно понималъ рабочихъ, какъ и они его. Даже способъ выраженія онъ заимствовалъ у рабочихъ, и если-бы не священническая ряса, мы бы въ тотъ вечеръ приняли его за средняго рабочаго. Словомъ, «герой» былъ вполнъ дътищемъ «толпы», русская политически мало сознательная рабочая масса могла выдвинуть тогда только мало сознательнаго вожака, и потому послъдній и былъ ей такъ близокъ, такъ понятенъ и такъ обаятеленъ.

На самомъ совъщаніи мы, по предварительному ръшенію, не высказывали своего отношенія къ хожденію къ Зимнему дворцу, а занимались больше «интервьюированіемъ» Гапона. Въ тотъ вечеръ онъ вполнъ върилъ, что народъ будетъ допущенъ къ Зимнему дворцу, о возможности кровавыхъ расправъ онъ даже и не думалъ. Онъ былъ убъжденъ, что правительство для вида, быть можетъ, попытается полицейскими мърами задержать рабочія массы и не допустить ихъ до Зимняго дворца, но что при настойчивости масса добьется своего. Но онъ сильно сомнъвался въ устойчивости, прочности и выдержанности боевого настроенія массы. По его мнънію, широкое броженіе, охва-

тившее рабочія массы, хотя и проявляется въ шумныхъ и трогательныхъ формахъ, но очень поверхностно, не глубоко и можетъ при первомъ серьезномъ сопротивленіи исчезнуть, «Я прошу васъ, соціалдемократовъ, говорилъ онъ, поставить свои кадры въ послъднихъ рядахъ манифестаціи. Соціалдемократы—народъ стойкій, убъжденный и не испугаются первыхъ насильственныхъ дъйствій полиціи. Мой же народъ, какъ и «соціаль-революціонеры» — народъ хотя и славный и умереть готовъ за дъло, но способны ли они на что нибудь другое. кромъ мгновеннаго порыва, за которымъ слъдуетъ упадокъ духа, я не знаю». Чтобы поддерживать все время боевое настроеніе рабочихъ, онъ совътовалъ по пути ломать шлагбаумы, прогонять полицейскихъ съ ихъ постовъ и прибъгать ко всякимъ «мелкимъ» формамъ проявленія силы массъ. Но въ то же время онъ просилъ соціалдемократовъ не выкидывать красныхъ знаменъ, не дълать слишкомъ ръзкихъ восклицаній и вообще избъгать всего того, что можетъ нарушить цъльность настроенія массъ и отпугнуть рабочихъ. На нашъ вопросъ, какъ онъ представляетъ себъ ходъ предстоящихъ событій 9 января. онъ сказалъ приблизительно слъдующее: «Я думаю, что тъмъ или инымъ путемъ масса доберется до Зимняго дворца. Перелъ дворцомъ мы, конечно, встрътимъ много войска. Я и другіе рабочіе депутаты приблизимся однако къ войску и, отъ имени всего рабочаго народа Петербурга, попросимъ ауденціи у Государя. Я думаю, что мы получимъ аудіенцію. Если царя не окажется въ Петербургъ, мы заявимъ, что мы остаемся передъ дворцомъ ждать его прівзда, и, по всей въроятности, его дождемся. На аудіенціи мы, отъ имени петербургскаго народа, передадимъ Государю нашу петицію, которую я предложу обсудить, но я въ то же время заявлю, что не уйду, если не получу немедленнаго торжественнаго объщанія удовлетворить слъдующіе два требованія: амнистію пострадавшимъ за политическія уб'єжденія и созывъ всенароднаго земскаго собора. Если я получу удовлетвореніе, я выйду на площадь, махну бълымъ платкомъ, принесу радостную въсть и начнется великій народный праздникъ. Въ противномъ случав я выкину красный платокъ, скажу народу, что у него нътъ царя, и начнется народный бунтъ». Впрочемъ на послъднемъ случав онъ мало останавливался, считая его, очевидно, мало въроятнымъ: онъ только говорилъ, что тогда всъмъ разрушительнымъ элементамъ, къ числу которыхъ онъ между прочимъ относилъ и всъ революціонныя партіи, должна быть предоставлена полная свобода дъйствій. Но онъ очень подробно развивалъ послъдствія благопріятнаго оборота дълъ. Лишь только два основныхъ требованія будутъ удовлетворены, всеобщая стачка должна прекратиться: всенародному земскому собору должна быть предоставлена выработка основныхъ законовъ; но въ числъ немедленныхъ временныхъ мъръ, подлежащихъ осуществленію еще до созыва земскаго собора, долженъ быть введенъ восьмичасовой рабочій день: необходимо дать немедленно крупное удовлетвореніе рабочимъ массамъ, тъмъ болъе, что послъ громаднаго броженія, послъ душевныхъ бурь, пережитыхъ петербургскимъ пролетаріатомъ, онъ психологически не будетъ въ состояніи проводить цёлые дни на заводахъ и фабрикахъ. Но есть еще болъе важная причина, дълающая необходимымъ соединить восьмичасовой рабочій день съ созывомъ всенародного земскаго собора: отъ самихъ народныхъ массъ будетъ зависѣть ихъ дальнѣйшая судьба, онѣ сами будутъ призваны выковывать свое собственное будущее счастье. Нужно поэтому дать народу достаточный досугъ, чтобы развиваться, учиться и оріентироваться въ государственныхъ дѣлахъ. Это мыслимо лишь при восьмичасовомъ рабочемъ днѣ.

Изъ такой смъси наивныхъ дътскихъ химеръ и върныхъ наблюденій, свидътельствующихъ о глубокомъ знаніи рабочей души этого періода, состоялъ весь планъ, всъ предвидънія этого загадочнаго пер-

ваго руководителя пролетарскихъ массъ Петербурга.

Не входя въ обсужденіе плановъ Гапона по существу, мы заявили, что никакихъ опредъленныхъ объщаній по вопросу о нашемъ участіи въ предполагавшемся хожденіи 9 января мы дать не можемъ, такъ какъ наша центральная организація вопроса этого не обсуждала, но что мы имъемъ всъ основанія предполагать, что организація наша постановитъ принять самое активное участіе въ назначенной демонстраціи. Мы, однако, не скрывали передъ Гапономъ своихъ болъе пессимистическихъ взглядовъ, сказали ему, что мы предвидимъ кровавый оборотъ движенія и, повидимому, намъ удалось нъсколько поколебать его оптимизмъ. На слъдующій день утромъ, послъ дальнъйшихъ разговоровъ съ соціалдемократами, заночевавшими съ нимъ въ той же квартиръ, Гапонъ написалъ свое извъстное письмо къ князю

Святополкъ-Мирскому. На слъдующій день мы созвали два собранія соціалдемократическихъ рабочихъ невскаго района, число которыхъ за эти дни значительно увеличилось, - одно въ селъ Смоленскомъ, другое въ селъ Александровскомъ, - для совмъстнаго обсужденія вопроса нашего участія въ событіяхъ 9 января. Рабочіе, въ особенности обуховцы, въ общемъ отрицательно относились къ гапоновскому движенію, и сильно настаивали на томъ, что соціалдемократы должны отказаться отъ всякаго участія въ немъ. Позорно и недостойно соціалдемократіи, говорили они, идти крестнымъ ходомъ подъ предводительствомъ попа къ Зимнему дворцу просить тамъ сжалиться и пожалъть рабочихъ, тъмъ болъе, что все это кончится лишь разстрълами и массовымъ избіеніемъ. Лишь послѣ долгихъ преній намъ удалось убъдить ихъ въ томъ, что наше участіе или неучастіе въ демонстраціи не можетъ имъть никакого вліянія на самый фактъ ея осуществленія, но что мы не имъемъ права повернуться спиной къ этому первому массовому выступленію петербугскаго пролетаріата и обязаны своимъ участіемъ въ немъ бороться противъ отрицательныхъ чертъ гапоніады и пытаться внести въ него бол'ве широкіе лозунги. И въ самой петербургской центральной группъ раздавались голоса, видъвшіе изміну принципамъ соціалдемократіи въ нашей совмістной дъятельности съ Гапономъ; по ихъ мнънію, обязанностью соціалдемократовъ было-вести борьбу и самую упорную борьбу какъ съ Гапономъ, такъ и съ его планами. Большинство группы, однако, вполнъ отдавало себъ отчетъ въ міровомъ значеніи развертывавшихся передъ нами событій и высказывалось за самое ръшительное участіе въ нихъ.

Событія 9 января настолько извъстны, что я считаю излишнимъ останавливаться на нихъ подробно. Рабочіе невскаго района, на мой взглядъ, дали меньшій процентъ участниковъ демонстраціи, чёмъ другіе районы, при чемъ въ сторонъ отъ движенія остались наиболье передовые слои рабочихъ. Извъстно, что невскіе рабочіе были задержаны на границъ города, что послъ нъсколькихъ холостыхъ залповъ, послѣ нѣкоторыхъ попытокъ разогнать толпу казаками, которые наталкивались на кол внопреклоненных женщинъ и стариковъ, вся толпа бросилась черезъ Неву, и разными путями проникла въ городъ. Кромъ городскихъ рабочихъ, преимущественно рабочіе изъ за невской заставы наполняли собой Невскій проспектъ и площадь у Александровскаго сада. Жертвы, понесенныя рабочими невскаго района, были поэтому меньше, чъмъ въ другихъ районахъ. Не стану я также описывать встхъ ужасовъ этого дня. Скажу лишь, что правительственная расправа превзошла даже самыя мрачныя опасенія и носила провокаціонный характеръ: до того она противоръчила терпимому отношенію полиціи къ революціонной агитаціи предшествующихъ дней. Что мы, активные участники движенія, которые чувствовали и свою долю отвътственности, должны были пережить вътотъ памятный день, едва ли поддается описанію. Убивались и разстръливались не только тысячи молодыхъ жизней, но и наивная въра, воспитанная и выросшая въ народъ долгими въками, та непосредственная дътская въра вт то, что стоитъ только громко провогласить свое горе, такъ громко, чтобы оно было услышано, наконецъ, тамъ гдв оно всегда скрывается недругами народа, — и спасеніе сразу явится; былъ нанесенъ смертельный ударъ тому стихійному энтузіазму, который впервые рабочія массы вложили въ дъло своего освобожденія. Хорошо ли это освобожденіе народа отъ вредныхъ и нежизненныхъ иллюзій такими средствами-вопросъ другой. Но въ тотъ кровавый день этотъ отвътъ пулями и саблями на трогательное довъріе массъ порождалъ не только негодованіе и жажду мести, но и горькую об'яду за эту рабочую массу и безконечную жалость къ ней.

Съ тяжелымъ чувствомъ отправился я вечеромъ того же дня на собраніе центральной соціалдемократической группы, на которомъ присутствовало, кромъ членовъ группы, еще много другихъ соціалдемократическихъ работниковъ изъ всъхъ районовъ. На собраніе должны были стекаться отчеты о событіяхъ этого дня и здёсь же должны были вырабатываться ръшенія о дальнъйшихъ дъйствіяхъ. Оказалось, что повсюду произошло одно и то же: во всъхъ районахъ безоружный народъ разстръливался, не оказывая никакого сопротивленія. Только на Васильевскомъ островъ была сдълана слабая попытка строить баррикады. Но какъ это ни странно, оказалось, что общій тонъ собранія противоръчиль индивидуальному настроенію каждаго изъ насъ. Тонъ собранія былъ крайне бодрый, большинство его участниковъ выражало твердую увъренность, что теперь рабочіе окончательно распростятся съ своими прежними иллюзіями и что на слъдующій же день начнется активное выступленіе рабочихъ массъ уже подъ истинно революціонными лозунгами. Отчеты о настроеніи рабочихъ изъ разныхъ районовъ изображали его сильно повышеннымъ, боевымъ и жаждущимъ мщенія за погубленныя жизни и разбитыя иллюзіи. Рѣшено было поэтому на слѣдующій день вызывать новыя выступленія и продолжать начавшуюся революцію. Нѣкоторые, вновь пріѣхавшіе, товарищи были откомандированы въ районы на помощь старымъ, усталымъ работникамъ. Слѣдующій день принесъ намъ, однако, большое разочарованіе. Продолжаю разсказъ свой о невскомъ районѣ, тѣмъ болѣе, что все, что относится къ нему, въ большей или меньшей степени примѣнимо ко всему Петербургу.

Утромъ я и одинъ новый товарищъ отправились за невскую заставу. Самый видъ улицъ предмъстья принесъ первое опровержение нашихъ разсчетовъ на то, что теперь у рабочихъ можетъ быть лишь одно настроеніе-революціонное, и одно желаніе-идти на борьбу, чтобы отомстить за убитыхъ товарищей и поруганныя надежды. По пути намъ то и дъло попадались большіе плакаты-треповскія объявленія, которыя молчаливо читались группами рабочихъ, а порой возлъ объявленія стояль треповскій же ораторъ съ характерной «переодътой» физіономіей и коментироваль объявленіе. И нужно отдать справедливость полиціи: за одну ночь она не дурно успъла съорганизовать дъло. Нужно было во что бы то ни стало изобръсти жертву, на которую могъ бы быть направленъ гнъвъ рабочихъ, нужно было найти виновника его разочарованія, —и объ этомъ полиція позаботилась самымъ отеческимъ образомъ. «Переодътые» ораторы убъждали рабочихъ, что во всемъ виноваты студенты съ переодътымъ студентомъ Гапономъ во главъ, которые завлекли рабочихъ не въ свое дъло, подвели подъ выстрълы и сами скрылись, воспользовавшись деньгами, собранными у рабочихъ и якобы для рабочихъ. Мнъ лично пришлось выслушать ръчь одного такого «оратора» передъ треповскимъ объявленіемъ, въ которой онъ подробно разсказывалъ о видънныхъ имъ многочисленныхъ изуродованныхъ трупахъ убитыхъ рабочихъ; доведя своимъ разсказомъ негодованіе рабочихъ до высокой степени, онъ прибавилъ, что все это были трупы «русскаго народа». и что ни одного студента или «демократника» тамъ не было. Всъ они 9 января попрятались. Сбитые съ толку, рабочіе въ первые дни очень легко поддавались на эту удочку. Попытки гапоновскихъ вожаковъ и нашихъ агитаторовъ бороться противъ такихъ «объясненій» успъха не имъли, и тъ же ръчи, которыя раньше зажигали энтузіазмъ рабочихъ, выслушивались ими теперь угрюмо и съ мрачнымъ недовъріемъ. Кромъ того рабочая масса, сильная своимъ единствомъ, была раздроблена: гапоновскіе отдълы были почти повсюду закрыты, и рабочіе не могли собираться и совм'єстно разбираться въ той страшной загадкъ, которую создалъ для нихъ день 9 января. Мы съ товарищемъ прежде всего направились въ невскій гапоновскій отдълъ, который почему-то еще не успъли закрыть. Намъ удалось собрать небольшую толпу, открыть собраніе и въ небольшой рѣчи попытаться подвести итоги вчерашняго дня. Но на первое рѣзкое слово критики существующихъ политическихъ условій, изъ толпы раздался голосъ: «Въ пропасть ты насъ тащишь!» «Повъсить тебя надо!» Хотя эти возгласы и не были поддержаны толпой, но въ общемъ настроеніе было такое вялое и растерянное, что послѣ нѣкоторыхъ тщетныхъ попытокъ расшевелить ее, намъ пришлось закрыть собраніе. Послѣ этого и этотъ послѣдній гапоновскій отдѣлъ былъ закрытъ полиціей, и гапоновское движеніе, какъ нѣчто организованное и самостоятельное, сошло со сцены.

Черезъ два-три дня наша невская организація получила приглашеніе отъ нъсколькихъ гапоновцевъ явиться къ нимъ по какому-то конспиративному дълу. Я и еще одинъ товарищъ пошли по приглашенію и застали наиболье видныхъ изъ уцьльвшихъ гапоновцевъ этого района. Они заявили намъ, что теперь они убъдились въ правотъ нашихъ взглядовъ, что раньше можно было работать лишь «по гапоновски», т. е. выставляя только наиболъе понятныя и близкія требованія и замалчивая болье отдаленныя, политическія-теперь же, послъ всего совершившагося, остается работать лишь по нашимъ указаніямъ. Мы могли бы считать себя удовлетворенными этимъ успъхомъ, если бы тотчасъ же не оказалось, что о нашихъ взглядахъ у нихъ составилось нъсколько своеобразное представленіе. Они намъ заявили, что и они убъдились въ томъ, что рабочая масса крайне инертна, тупа и не сознательна, что она теперь неспособна бороться за себя, и что если ожидать, пока она разовьется, - пройдутъ долгіе годы безъ всякихъ перемънъ. Остается поэтому наиболъе сознательнымъ, наиболъе самоотверженнымъ рабочимъ взять дъло борьбы за рабочіе интересы въ свои руки. Эта небольшая группа рабочихъ должна прежде всего въ ближайшее воскресенье выйти съ бомбами и револьверами, чтобы отомстить за своихъ товарищей и добиться терроромъ сознательнаго меньшинства того, чего не могла достичь вся рабочая масса. На нашъ вопросъ, много-ли у нихъ приверженцевъ, они отвътили, что наиболъе сознательные гапоновцы всъ склоняются къ такимъ взглядамъ. Мы, конечно, попытались имъ дать болъе върное понимание нашихъ воззръний и отклонить ихъ отъ ихъ безнадежнаго предпріятія, но, кажется, они разстались съ нами, нъсколько разочарованные нашей холодностью и несочувствіемъ къ ихъ презрънію къ массъ и къ своеобразной теоріи ея замъстительства. Приблизительно съ такими же тенденціями мнъ пришлось встрътиться нъсколько позже среди гапоновскихъ приверженцевъ на Путиловскомъ заводъ за нарвской заставой, куда я былъ командированъ послъ январскихъ событій центральной группой и гдъ мнъ приходилось принимать активное участіе въ дальнъйшихъ фазахъ рабочаго движенія этого бурнаго года.

III.

Оцѣпененіе, въ которое впалъ петербургскій пролетаріатъ подъ вліяніемъ ужасовъ 9 января, продолжалось нѣсколько дней, въ теченіе которыхъ полиція дѣлала все зависящее отъ нея, чтобы сбить его съ толку и направить его разочарованіе по ложному адресу, мимо главныхъ виновниковъ только-что пережитаго издѣвательства надъ народной вѣрой. Стачка медленно умирала. Но какъ это уже часто случалось съ нашими власть имущими, они и на этотъ разъ пере-

усердствовали. Треповъ такъ вошелъ въ роль благод теля петербургскихъ рабочихъ, что ръшилъ удовлетворить и самую завътную мечту ихъ: допустить ихъ до царя. Была импровизирована знаменитая царская депутація. Ко всёмъ фабричнымъ и заводскимъ администраціямъ Треповымъ были отправлены в стники съ приказомъ разыскать наиболье подходящихъ и благонамъренныхъ рабочихъ и наложить на нихъ новую повинность, -- идти во дворецъ. Иногда полиція сама выбирала въ депутаты рабочихъ, которые были ей извъстны по постояннымъ «служебнымъ» сношеніямъ съ ними. Трудно представить себъ негодованіе рабочихъ, когда они изъ газетъ и объявленій узнали, что «они послали» депутацію къ царю. На нікоторыхъ заводахъ они ръзко высказывали порицаніе хозяевамъ и директорамъ за то, что тъ согласились, безъ въдома рабочихъ, посылать отъ ихъ имени депутацію. На заводъ Ръчкина за московской заставой рабочіе въ видъ протеста даже забастовали. На многихъ заводахъ они потребовали отъ «депутатовъ» объясненія, предварительно гарантировавъ имъ «неприкосновенность личности». И когда стали извъстны подробности аудіенціи, разсказанныя по большей части сърыми и темными депутатами, къ негодованію рабочихъ прибавился и презрительный смъхъ. Для политическаго развитія петербургскаго пролетаріата дъйствительно, кромъ ужаса и отвращенія къ власть имущимъ, въ то время было настоятельно необходимо еще и презръніе къ нимъ, и объ этомъ Треповъ отечески позаботился. Инцидентъ съ депутаціей былъ поворотнымъ пунктомъ въ настроеніи рабочихъ. Растерянность мало-по-малу начинаетъ проходить и опять растетъ желаніе бороться. Средство борьбы и протеста остается прежнее, уже испытанное въ январскіе дни. Начинается широкое забастовочное движеніе, безпрерывное, но безсистемное. Наиболье частымъ требованіемъ рабочихъ является восьмичасовой рабочій день, но каждая фабрика, каждый заводъ ведетъ борьбу за свои спеціальныя нужды, а иногда бастуетъ, не выставляя никакихъ требованій. Всв попытки соціалдемократовъ упорядочить и объединить движеніе не им'вють успъха. Имъ только удается-и чъмъ дальше, тъмъ легче-вносить политическія требованія, сообщать экономической борьб'в рабочихъ политическій характеръ. На болѣе отсталыхъ заводахъ и фабрикахъ это давалось не безъ труда и послъ 9 января. Но фактически рабочіе ведутъ все это время уже борьбу со всъмъ режимомъ. Своей безпорядочной, непрекращающейся борьбой они расшатываютъ весь строй и не только вносятъ дезорганизацію въ хозяйственную жизнь, но и создають состояние неувъренности и неустойчивости во всей жизни страны.

Центральнымъ боевымъ моментомъ этого, непосредственно слъдовавшаго за январскими днями, періола была кампанія по поводу коммиссіи Шидловскаго, когда соціалдемократіи единственный разъ удается не только активно вмѣшаться по всей линіи въ эту кампанію, но и имѣть рѣшающее вліяніе на весь ходъ ея. Сама коммиссія, которая должна была выяснить причины недовольства рабочихъ и выработать мѣры для его устраненія, вызвала въ разныхъ слояхъ петербургскаго пролетаріата не одинаковое отношеніе къ себѣ. Рабочіе

металлургическихъ заводовъ съ самаго начала смотрели на коммиссію, какъ на ловкій пріемъ для того, чтобы отвлечь вниманіе рабочихъ отъ наиболъе существенныхъ вопросовъ и направить ихъ на мелкія заводскія нужды. Практическихъ результатовъ они не ждали отъ этой коммиссіи, какъ и отъ всъхъ другихъ коммиссій, которыя въ то время работали по всъмъ въдомствамъ на благо русскому народу. Иначе относились отсталые рабочіе многихъ петербургскихъ фабрикъ. Въ ихъ средъ велись неустанные разговоры о требованіяхъ, которыя слъдуетъ предъявлять въ коммиссію, о прошеніяхъ, которыя нужно туда направлять. Тамъ искренно върили, что въ лицъ коммиссіи созданъ органъ, куда можно будетъ отправлять ходоковъ съ изложеніемъ нуждъ. Въ общемъ же коммиссія Шидловскаго вызвала огромное оживленіе въ рабочихъ кругахъ и въ то время повсюду, на квартирахъ, за работой, въ трактирахъ, на улицъ рабочіе оживленно обсуждали вопросы, связанные съ ней, охотно посъщали массовки, шли въ кружки, посъщали легальныя собранія разныхъ союзовъ и вездъ настойчиво ставили вопросы о своей тактикт въ этой коммиссіи. На почвъ этого сильнаго интереса, вызваннаго коммиссіей, соціалдемократической мъстной группъ удалось развить интенсивную агитацію и значительно расширить свою организацію. О самой организаціи я разскажу подробнъе въ слъдующей главъ, а пока буду продолжать разсказъ о личныхъ впечатлѣніяхъ своихъ за этотъ періодъ повышеннаго интереса петербургскихъ рабочихъ ко всъмъ общественнымъ вопросамъ.

Въ началъ соціалдемократы были склонны пропагандировать воздержаніе, бойкотъ выборовъ въ коммиссію Шидловскаго. Они хотъли прежде всего потребовать осуществленія условій, дълающихъ возможными правильные выборы депутатовъ. Въ частности они выставили требованія неприкосновенности личности, свободы собраній и публичности засъданій коммиссіи. Только при осуществленіи этихъ требованій они рекомендовали рабочимъ принимать участіе въ выборахъ. Но очень скоро оказалось, что хотя открытыхъ собраній рабочихъ не было, была все таки возможность вести довольно широкую выборную агитацію, и стало очевидно, что болъе или менъе успъшнаго бойкота провести во всякомъ случав не удалось бы. Къ тому же выборы въ коммиссію представляли такую прекрасную почву для политической агитаціи, что сразу разрушать ее многимъ казалось нелъпымъ. Въ виду этого немедленно по опубликованіи правилъ о выборахъ въ коммиссію соціалдемократы ръшили начать интенсивную выборную кампанію и обходя нъкоторыя избирательныя ограниченія, повсюду провести выборы выборщиковъ, и если окажется необходимымъ, и депутатовъ, но потомъ либо отказаться отъ выборовъ депутатовъ, либо отъ участія въ коммиссіи, если не будетъ удовлетворенъ рядъ общедемократическихъ требованій, обнимающихъ всъ гражданскія права и объединяемыхъ въ основномъ требованіи созыва учредительнаго собранія. Какъ извъстно, всю эту кампанію удалось провести по этому плану.

Мнѣ приходилось, какъ я уже указалъ, работать за это время за нарвской заставой, — на Путиловскомъ заводѣ, и за московской заставой. Кромѣ того въ самый горячій періодъ кампаніи приходилось

также вести продолжительныя бесёды съ крайне отсталыми депутатами и рабочими россійско-американской резиновой мануфактуры.

Путиловскій заводъ съ его 13000 рабочихъ до январскихъ дней былъ однимъ изъ самыхъ отсталыхъ металлургическихъ заводовъ Петербурга. Число рабочихъ, посъщавшихъ соціалдемократическіе кружки, до этого періода никогда не превосходило тамъ человъкъ 50. Это былъ, какъ я уже указалъ, народъ очень молодой: 2-3 человъка лътъ 25, а всё остальные 17—20 лётъ. Въ противоположность соціалдемократамъ, гапоновское движение захватило кадры самыхъ пожилыхъ рабочихъ, и во главъ его стояла старая заводская рабочая аристократія, сравнительно хорошо зарабатывавшая, имъвшая порой даже свои домишки при заводъ и прочно въ немъ усъвшаяся. Я вспоминаю свое пріятное изумленіе, когда я явился впервые въ трактиръ на собраніе гапоновскихъ рабочихъ вожаковъ и увидёлъ передъ собой зрёлыхъ самостоятельныхъ людей съ опредъленнымъ отношениемъ къ людямъ и событіямъ. Настроеніе ихъ было очень боевое: и они, подобно своимъ товарищамъ за невской заставой, были проникнуты глубокимъ разочарованіемъ по отношенію къ рабочей массъ, и главный, если не единственный, способъ воздъйствія на заводъ или администрацію для завоеванія уступокъ, видъли въ фабричномъ терроръ. Это ръшительное настроеніе наиболѣе вліятельныхъ рабочихъ, ужасныя жертвы, понесенныя рабочими этого завода 9 января, въ связи съ крайне неискреннимъ отношеніемъ къ рабочимъ со стороны администраціи завода съ директоромъ Смирновымъ во главъ, поддерживали на заводъ состояніе постояннаго недовольства, готоваго каждую минуту перейти въ забастовку. И если рабочіе въ своихъ многочисленныхъ стачкахъ лишь попутно ставили политическія требованія, то ясно было, что ихъ борьба не прекратится, пока не исчезнетъ весь режимъ со всъми его стъсненіями, которыя онъ ставитъ свободному развитію классовой борьбы. На заводъ почти немедленно послъ январскихъ событій были выбраны представители мастерскихъ, которые вели постоянные переговоры съ администраціей, добились отъ нея значительныхъ уступокъ, но заводская масса стачками постоянно толкала своихъ представителей на новыя требованія: регулярная производственная жизнь не могла установиться на заводъ за весь 1905 г. Когда были объявлены выборы въ коммиссію Шидловскаго, у путиловцевъ прежде всего возникъ вопросъ, выбирать ли новыхъ депутатовъ или поручить старымъ представительство заводской массы въ коммиссіи. По этому вопросу были созваны массовки, онъ также обсуждался въ соціалдемократическихъ кружкахъ, сильно разросшихся за это время, и было ръшено, въ виду присутствія среди прежнихъ заводскихъ депутатовъ нѣкоторыхъ нежелательныхъ элементовъ, а также изъ агитаціонныхъ цълей, добиваться новыхъ выборовъ. При этомъ предполагалось на дворъ завода созвать обширный митингъ и провести выборы подъ объединяющимъ всѣ требованія лозунгомъ созыва учредительнаго собранія. Администрація завода приняла съ своей стороны всв мвры, чтобы помъшать какъ собранію, такъ и новымъ выборамъ вообще; она не сдълала необходимыхъ для выборовъ техническихъ приготовленій, вывъсила лишь поздно объявленіе о выборахъ и последніе действительно

прошли при очень значительномъ числъ воздержавшихся рабочихъ. Съ своей стороны полиція приняла всё мёры, чтобы помёщать постороннимъ заводу элементамъ проникнуть въ заводъ. У воротъ завода были арестованы 3 агитатора, и такимъ образомъ большія собранія не могли состояться. Пишущему эти строки удалось, однако, проникнуть на заводъ и присутствовать на выборахъ въ трехъ мастерскихъ. Въ большей части мастерскихъ выборы прошли подъ значительнымъ вліяніемъ соціалдемократовъ, и кандидаты, намъченные ими, въ большинствъ были избраны. Если большихъ ръчей почти нигдъ не было. то во время выборовъ соціалдемократическіе рабочіє вели усиленную агитацію за изв'єстныхъ кандидатовъ и опреділенную избирательную платформу. Для рабочаго состава соціалдемократическихъ кружковъ характерно то, что всв кандидаты и выборные, кромв одного, не принадлежали къ партійной организаціи, и намъ приходилось агитировать за нъкоторыхъ изъ нихъ даже безъ ихъ въдома. Кое съ къмъ изъ выборныхъ мы знакомились лишь передъ самыми выборами для того, чтобы подвергнуть первоначальному «экзамену» ихъ «сознательность». Своихъ же организованныхъ рабочихъ вслъдствіе ихъ малой вліятельности на заводъ не было никакой надежды проводить.

Въ виду этого агитація среди самихъ выборныхъ получила громадное значеніе. И она дъйствительно велась нами съ большой энергіей. Мнъ напр. ежедневно приходилось бывать на собраніяхъ выборныхъ, къ которымъ обыкновенно присоединялось не мало и другихъ рабочихъ. О политическомъ уровнъ выборныхъ путиловскихъ можегъ дать нъкоторое понятіе то, что наиболье интересующимъ ихъ вопросомъ было требование восьмичасоваго рабочаго дня. На первыхъ бесъдахъ приходилось прежде всего устанавливать тъсную зависимость экономической борьбы отъ осуществленія гражданскихъ правъ и затъмъ подробно и популярно выяснять сущность этихъ правъ. И лишь на послъднихъ собраніяхъ въ качествъ вънца требованій поставить созывъ учредительнаго собранія. Изъ выборныхъ немедленно выдълились крайне интересныя личности. Несомнъннымъ лидеромъ выборныхъ путиловскаго завода является рабочій—слесарь К., лътъ 40—45, очень интеллигентный, много читавшій на своемъ въку, въ особенности по изящной литературъ и литературной критикъ, вполнъ освъдомленный по вопросамъ русской публицистики и самъ писавшій стихи, очень красивые и грустные. Онъ былъ прекраснымъ ораторомъ, говорившимъ вполнъ литературнымъ языкомъ, и въ особенности превосходнымъ чтецомъ, и обыкновенно въ трактиръ, на улицахъ, и въ особенности у себя дома собиралъ вокругъ себя народъ и либо говорилъ, либо артистически читалъ имъ. Дома у него постоянно толпился народъ и онъ усердно приглашалъ насъ къ себъ, обыкновенно прибавляя при этомъ, что онъ уже успълъ все разсказать, что зналъ, что онъ уже «надоблъ» своимъ слушателямъ, и потому новые люди должны его замънить. И дъйствительно у него всегда можно было найти свъжую, жадно ловившую слова оратора, аудиторію, относившуюся къ хозяину съ большимъ уваженіемъ. Самъ К. когда-то былъ высланъ изъ одной изъ центральныхъ губерній, на Путиловскомъ заводъ работалъ года 3, сначала попалъ въ зубатовское общество, и

даже окончательно не порвалъ съ нимъ связей до послъдняго времени и разсказывалъ намъ о разныхъ гнусныхъ мърахъ, которыя тамъ затъвались противъ передовыхъ рабочихъ. Въ общемъ К. былъ несомнъно талантливая натура, но слишкомъ мало иниціативная и недостаточно активная; получивши толчекъ, онъ временно увлекался, проявлялъ довольно широкую дъятельность, но потомъ быстро уставалъ и по обыкновенію... выпивалъ. Послъ кампаніи по поводу коммиссіи Шидловскаго, онъ ушелъ отъ всякихъ общественныхъ дълъ и, кажется, даже уъхалъ изъ Петербурга.

Другой, хотя и менъе одаренной, но психологически чрезвычайно интересной и привлекательной личностью былъ партійный кандидатъ въ выборные также слесарь К. Онъ быль очень преданный, очень революціонно настроенный, въчно чего-то ищущій и неудовлетворенный, очень мало свъдущій рабочій съ чисто интеллигентской душой. Долженъ прибавить еще, что онъ сильно пилъ. За этотъ періодъ онъ безпрерывно и безстрашно агитировалъ, гдъ только могъ. Трудно было часто уловить точный смыслъ его ръчей, но онъ всегда сильно возбуждалъ слушателей, подкупая ихъ своей искренностью и страстностью. Когда я однажды сталь его убъждать воздержаться отъ чрезмърнаго употребленія спиртныхъ напитковъ, онъ меня мрачно выслушалъ и столь же мрачно отвътилъ, что ему скучно жить. Тогда же онъ мнъ разсказалъ, что когда онъ впервые познакомился съ интеллигентами соціалдемократами, они произвели на него громадное впечатлѣніе. Онъ убъдился, говорилъ онъ, что сесли есть на свътъ такіе люди, то еще стоить жить на свътъ». Онъ бросилъ тогда пить, посвщалъ кружки, ходилъ на домъ къ интеллигентамъ, присматривался, предлагалъ вопросы и скоро... опять сталъ пить. Онъ увидълъ, говорилъ онъ, что большинство интеллигентовъ двлаетъ свое прекрасное дъло не потому, что ихъ толкаетъ внутренняя сила, а главнымъ образомъ потому, что и имъ нужно отогнать скуку и наполнить чъмъ нибудь свою жизнь. О себъ онъ говорилъ, что ему хочется быстро сгоръть, и глубоко жалълъ, что соціалдемократы, къ которымъ онъ относился съ огромнымъ уваженіемъ, не признаютъ террора, къ которому онъ себя считалъ наиболъе приспособленнымъ.

На собраніяхъ выборныхъ Путиловскаго завода изъобщаго числа 26-и перебывало 22, и когда на послѣднемъ собраніи былъ прочитанъ манифестъ, выработанный мѣстной центральной группой, который приведенъ ниже, онъ съ восторгомъ былъ ими принятъ.

За московской заставой руководящимъ заводомъ былъ вагоностроительный, бывшій Рѣчкина, съ 4000 рабочихъ. И на этомъ заводѣ удалось провести прекрасный составъ выборныхъ. Главную роль въ агитаціи среди нихъ играли однако не партійные агитаторы, а рабочій—электротехникъ С., сначала совсѣмъ не связанный съ партіей, а потомъ въ процессѣ работы все болѣе и болѣе сближавшійся съ ней и впослѣдствіи даже вошедшій въ нее. Это былъ чрезвычайно энергичный и умный рабочій лѣтъ 30, почти ничего не читавшій въ своей жизни и вообще не любитель чтенія, но съ прекраснымъ темпераментомъ и необыкновенной активности. Выдвинувшись еще въ гапоновскіе дни, онъ часто появлялся въ толпѣ, устраивалъ огромныя

собранія на дворѣ завода, на неподалеку лежавшемъ путиловскомъ валу, говорилъ ярко, картинно и пользовался громаднымъ вліяніемъ. Было отдано распоряжение арестовать его, но въ течение долгихъ мъсяцевъ онъ былъ неуловимъ, хотя чуть ли не ежедневно являлся въ заводъ, заставлялъ себъ открывать его и устраивалъ собранія. Онъ первымъ попалъ въ выборщики отъ завода въ коммиссію Шидловскаго и тогда сталъ расширять свою агитацію, перенесъ ее на неподалеку отъ завода расположенную большую мануфактуру механической обуви съ 3000—3500 рабочихъ. Всякія требованія, принимаемыя заводомъ Ръчкина, онъ пересылалъ въ мануфактуру, и на слъдующій день получалъ обратно листъ, на которомъ краснымъ карандашемъ отмъчались непонятныя требованія. Онъ возвращалъ листъ съ необходимыми разъясненіями и потомъ, когда во всемъ районъ были избраны выборные, онъ устраивалъ правильныя общія собранія выборныхъ, и въ качествъ предсъдателя на этихъ собраніяхъ руководилъ всей агитаціонной работой за московской заставой. Онъ не ограничивался агитаціей среди однихъ выборныхъ, а старался всѣ рѣшенія коллегіи выборныхъ довести до свъдънія рабочихъ на большихъ собраніяхъ. Для того, чтобы защитить его отъ ареста, его обыкновенно до заставы сопровождала большая толпа рабочихъ, а тамъ онъ всегда искусно исчезалъ. Во всей этой работ вонъ, конечно, дъйствовалъ въ согласіи съ соціалдемократической районной организаціей, но все время оставался душой движенія. Онъ же провелъ приводимый ниже соціалдемократическій манифестъ на общемъ собраніи выборныхъ района.

Чтобы дать понятіе о настроеніи болье отсталыхъ круговъ петербургскихъ рабочихъ за этотъ періодъ, разскажу еще свои наблюденія надъ тъмъ, какъ реагировали на коммиссію Шидловскаго рабочіе россійско американской резиновой мануфактуры. Эго громадное предпріятіє, насчитывающее около 8000 рабочихъ, изъ которыхъ лишь 600—700 квали фицированныхъ, до сихъ поръ всегда очень слабо реагировало на общественныя событія и въ исторіи рабочаго движенія занимаетъ одно изъ послъднихъ мъстъ. Независимо отъ общаго низкаго культурнаго уровня большинства рабочихъ, этому способствовала еще и широкая черносотенная агитація, которую вела и ведетъ администрація завода, состоящая преимущественно изъ «истинно русскихъ» иностранцевъ. Соціалдемократы имфли на этомъ заводъ лишь нъсколько кружковъ молодыхъ рабочихъ, вліяніе которыхъ на остальную массу было равно нулю. Гапоновское движеніе возбудило было сильный интересъ, привлекло въ качествъ дъятельныхъ членовъ группы матеріально лучше поставленныхъ рабочихъ и въ качествъ обыкновенныхъ посътителей собраній нъсколько сотъ другихъ наиболье отзывчивыхъ рабочихъ, но послъ 9 января реакція въ этомъ предпріятіи была особенно упорная. Не безъ участія администраціи здѣсь усиленно распространялись слухи, что деньги гапоновскихъ отдёловъ были присвоены отдъльными гапоновцами, что движение потерпъло крахъ благодаря студентамъ и соціалистамъ, выкинувшимъ красные флаги и тъмъ вынудившимъ правительство прибъгнуть къ разстръламъ. Всъ эти клеветы вмъстъ съ арестами и увольненіями болье сознательныхъ рабочихъ настолько испугали и сбили съ толку рабочихъ, что послъ 9 января исчезъ всякій живой духъ на заводѣ, хотя, несомнѣнно, взбудораженное встми необычайными событіями чувство рабочихъ и этой мануфактуры, какъ и рабочихъ всего Петербурга, окончательно улечься не могло и нуженъ былъ лишь новый толчекъ, чтобы снова вызвать сильное броженіе. Такимъ толчкомъ и послужилъ указъ о созывъ коммиссіи Шидловскаго. Но въ массъ рабочихъ резиновой мануфактуры, состоявшей главнымъ образомъ изъ недавно сидъвшихъ на своей землъ крестьянъ, въра въ коммиссію была большая. Здъсь подробно говорили о тъхъ бъдахъ, о которыхъ нужно будетъ черезъ ходоковъ-депутатовъ довести до свъдънія «его превосходительства, сенатора Шидловскаго», и искренно надъялись, что уже теперь, черезъ сенатора, рабочія б'єды будутъ услышаны, гді слідуетъ. Словомъ настроеніе было крайне оптимистическое, и болѣе всего здѣсь настаивали на томъ, чтобы не ставить ръзкихъ и широкихъ требованій, чтобы не допустить къ себъ крамольниковъ, которые снова могутъ лишь увлечь рабочихъ на неправедные пути.

Выборы между тъмъ приближались, въ каждомъ отдъленіи мануфактуры были заранъе намъчены выборные, то были наиболъе пожилые и старые рабочіе: до рабочихъ мануфактуры все чаще стали доходить слухи о собраніяхъ на другихъ заводахъ, о прошеніяхъ, которыя посылались Шидловскому, о разговорахъ, которые съ нимъ имъли выборные, и резиновцы съ своей стороны стали опасаться, что они «прозъваютъ» ожидавшихся отъ коммиссіи благодъяній, Намъченные выборные стали собираться съ другими вліятельными рабочими и обсуждать, что имъ предпринять, но по необходимости ли, или вообще по некультурности, ни до чего толкомъ не могли договориться. Пробовали было немногочисленные рабочіе соціалдемократы этого завода привести свою агитаторшу на одно такое обсужденіе, но лишь только собраніе увидъло передъ собой человъка съ крамольной физіономіей курсистки, какъ оно болъе чъмъ на 3/4 уменьшилось: всъ старые и вліятельные рабочіе немедленно искали спасенія отъ крамолы въ бъгствъ. Положение создалось такимъ образомъ довольно затруднительное.

При такихъ-то обстоятельствахъ мнъ случайно удалось проникнуть къ резиновцамъ. На одномъ изъ собраній, когда они горевали, что у нихъ ничего толкомъ не выходитъ, одна недавно поступившая къ нимъ работница, умная и энергичная дъвушка, которая вела знакомство съ соціалдемократическими рабочими-путиловцами, предложила собранію привести къ нимъ своего брата, выборнаго Путиловскаго завода, человъка уже не молодого, токаря и «умницу» («онъ у меня четыре класса городского кончилъ»), который и разскажетъ, какъ взялись за дъло путиловскіе рабочіе. Предложеніе было охотно принято и на слъдующій день въ качествъ брата работницы «умницы и путиловскаго токаря» попалъ къ нимъ на собраніе и авторъ этихъ строкъ. Послъ этого мнъ приходилось съ ними имъть частыя и продолжительныя бесёды. Оказалось, что и въ ихъ среде, въ особенности среди квалифицированныхъ рабочихъ ремонтной слесарной мастерской, были люди, много читавшіе и очень мыслящіе и пользовавшіеся псеобщимъ уваженіемъ за умъ и познанія. Но какъ

мнъ приходилось не разъ уже замъчать въ другихъ мъстахъ, это были по большей части люди мало активные: они настолько дорожили своей «умственностью», настолько поглощены были своей духовной жизнью и въ то же время имъ такъ нравилось ихъ положеніе общепризнаваемаго всей массой «умственнаго» авторитета, что въ мелкія дъла «міра сего» они очень мало вмъшивались. Были также среди рабочихъ и люди, видавшіе разные виды и лучшія времена, потерпъвшіе крушеніе на другихъ поприщахъ и стоявшіе значительно выше остальной массы, но къ нимъ большого довърія не было. Правда, всъ эти люди въ бурные періоды выдвигались и даже становились во главъ массы, но проходилъ острый моментъ, и прежняя, воспитанная всей русской жизнью, неактивность снова брала свое и они снова уходили въ свой уголъ. Вліяніемъ въ своей средѣ пользовались обыкновенно люди, не блещущіе познаніями, но сильные, умъвшіе ладить съ администраціей, но никогда не терявшіе собственнаго достоинства и, способные въ нужные моменты показать ей острые зубы и настоять на своемъ, въ особенности хорошо знающіе свое ремесло рабочіе. Къ мнънію такихъ людей прислушивался весь заводъ и они задавали тонъ, Большинство выборныхъ состояло также изъ этихъ элементовъ, хотя были единичные представители и первыхъ двухъ категорій.

На первомъ собесъдованіи резиновскіе депутаты засыпали меня своими требованіями, составлявшими злобу дня на заводъ, и раскрыли такую картину не только экономической эксплуатаціи, но и моральныхъ стъсненій, и при этомъ обнаружили такую въру въ то, что «сенаторъ» за нихъ заступится, что приходилось долго убъждать ихъ въ томъ, что безъ правъ, создающихъ для рабочихъ возможность соединяться и совмъстно обсуждать дъла, никакія серьезныя улучшенія не прочны. На второмъ собраніи они охотно приняли предложеніе обратиться къ Шидловскому съ письмомъ, заключающимъ въ себъ требованія элементарныхъ гражданскихъ правъ. Я настоялъ однако на томъ, чтобы письмо до посылки было прочитано и распространено на заводъ. Письмо съ требованіями было отбито на пишущей машинкъ въ 4-5 экземплярахъ, и выборные стали показывать это письмо рабочимъ. Нъкоторые рабочіе раньше, чъмъ приступить къ чтенію, справлялись, не нелегальный ли это листокъ, другіе высказывали недовольство, что въ письмъ нътъ достаточной почтительности къ сенатору (не было обращенія «Ваше превосходительство», не было сказано «покорнъйше просимъ», а «требуемъ») просили смягчить ръзкія, по ихъ мнтнію, выраженія, но въ общемъ большинство рабочихъ одобрило содержаніе письма. Письмо на слъдующемъ нашемъ собраніи было на половину смягчено, и въ такомъ видѣ отправлено Шидловскому. Въ процессъ нашихъ общихъ собесъдованій выборные все расширяли свои требованія, охотно присоединились къ общимъ требованіямъ того времени, но учредительное собраніе приняли скоръе изъ въжливости, чъмъ отъ внутренняго убъжденія. Въ общемъ однако мысль рабочихъ настолько сильно прогрессировала, что даже эти отсталые представители отсталыхъ рабочихъ болъе. чъмъ оправдали мои надежды. Мнъ пришлось видъть ихъ на общемъ собраніи выборщиковъ въ народномъ дом'є графини Паниной, и оказалось, что мои резиновскіе выборщики поддались общему боевому настроенію и обнаружили такую сознательность и пониманіе значенія всей затви Шидловскаго, что я ихъ просто не узнавалъ.

Въ остальной части Петербурга выборы дали приблизительно тъ же результаты. Почти на всъхъ заводахъ и фабрикахъ былъ выбранъ народъ наиболъе передовой и сознательный. Организованныхъ соціалдемократовъ былъ лишь самый незначительный процентъ. Нъсколько большій успъхъ послъдніе имъли на Васильевскомъ островъ и на отдъльныхъ заводахъ за невской заставой. Но идейное вліяніе соціалдемократіи было, повторяю, ръшающее, и агитація среди выборщиковъ велась ею очень интенсивно и успъшно. Большинство выборщиковъ приняло манифестъ, выработанный мъстной центральной

соціалдемократической группой.

Когда результаты выборовъ стали извъстны, центральная группа постановила рекомендовать выборнымъ выбирать депутатовъ въ коммиссію, но лишь для того, чтобы депутаты явились на первое ея собраніе, провозгласили свои болѣе гражданскія требованія, и по полученіи несомнѣнно отрицательнаго отвѣта въ томъ смыслѣ, что коммиссія не уполномочена обсуждать этихъ вопросовъ,—отказались бы отъ дальнѣйшаго участія въ коммиссіи и удалились. Группа выработала и соотвѣтствующій манифестъ, который она и рѣшила предложить депутатамъ прочесть въ коммиссіи передъ ихъ удаленіемъ. Привожу этотъ манифестъ цѣликомъ, какъ чрезвычайно характерный документъ для выясненія всей тактической позиціи и содержанія агитаціи меньшевистской организаціи въ Петербургѣ за это время. Манифестъ этотъ гласитъ:

...«Неслыханныя бъдствія терзаютъ нашу родину. Второй годъ длится кровопролитнъйшая, невиданная міромъ, война. Изо дня въ день, изъ мъсяца въ мъсяцъ истребляются сотни тысячъ жизней, погибающихъ въ цвътъ силъ и лътъ. Сотни тысячъ семействъ, лишенныхъ кормильцевъ, обрекаются на голодную смерть. Каждый выбитый

изъ строя солдатъ-это пущенная по міру семья.

«Хозяйственная жизнь страны пріостанавливается. Сокращается работа на фабрикахъ и заводахъ. Тысячи, десятки тысячъ рабочихъ выбрасываются на улицу. Земля, отъ которой отрывается работникъкрестьянинъ, остается невоздъланной. Насъ ждетъ еще такой голодъ, такой неурожай, какого даже наша многоизвъдавшая Русь не видала. Или смерть на войнъ отъ непріятельской руки, или смерть здъсь дома отъ голода и безработицы—вотъ участь милліоновъ нашего народа.

«Кто вызвалъ эту ужасную войну? Кому она нужна была?

«Единственнымъ ея виновникомъ мы считаемъ правительство. Оно вызвало войну, чтобы отвлечь вниманіе народа отъ внутреннихъ не-урядицъ. Война ему понадобилась, чтобы блескомъ военной славы ослѣпить волнующуюся народную массу, чтобы громкими побѣдами заставить ее забыть о своихъ невзгодахъ и страданіяхъ.

«Но правительство ошиблось въ разсчетъ.

«Какъ это случалось уже не разъ съ другими государствами, какъ это уже случилось съ Россіей въ Крымскую кампанію, война

только обнаружила внутреннюю гниль, полную неспособность самодержавной бюрократіи управлять государствомъ. Милліарды денегъ они затрачивали на устройство и вооруженіе флота, на содержаніе безчисленнаго войска. По количеству солдатъ ни одна страна въ мірѣ не можетъ съ нами сравниться. И тѣмъ не менѣе съ самаго начала войны до настоящаго дня мы терпимъ пораженіе за пораженіемъ, одно крупнѣе другого. Маленькая Японія, населеніе которой въ три раза, а занимаемая площадь въ 50 разъ меньше Россіи, оказалась во много разъ сильнѣе первой по военкому могуществу міровой державы.

«И еще въ одномъ отношеніи ошиблось правительство. Народъ не забылъ своихъ страданій. Напротивъ. Война, увеличивая эти страданія, явилась могучимъ рычагомъ, развивающимъ его сознаніе. То, чего такъ не хотѣло правительство, наступило противъ его воли. Съ каждымъ днемъ умножается число тѣхъ, которые начинаютъ понимать, гдѣ корень нашихъ несчастій, кто виновникъ всѣхъ нашихъ бѣдъ. И скоро не останется ни одного человѣка на Руси, который не зналъ бы по имени этого виновника... имя его—самодержавіе.

«Сначала робко и одиноко потомъ смѣлѣе, шире и требовательные стали раздаваться голоса недовольства. Заговорила либеральная печать. Зашумѣли либеральные банкеты. Посыпались резолюціи отъразнаго рода обществъ. Потребовали реформъ, конституціи... «Вселодданѣйше припадая къ стопамъ Его Величества», часть земскихъучрежденій высказалась за реформы политической жизни, за земскій соборъ. О необходимости политической свободы заявили московское купечество и петербургскіе фабриканты. Всеобщей забастовкой поддерживаетъ свое требованіе коренного политическаго переустройства все русское студенчество.

«Рѣшительнѣе и грознѣе всѣхъ высказался рабочій классъ. Первымъ поднялся петербургскій пролетаріатъ. А за нимъ съ поразительнымъ единодушіемъ выступили рабочіе массы всей Россіи. Противъ всероссійскаго самодержца сталъ лицомъ къ лицу всероссійскій

пролетаріатъ...

«Злодъйская бойня, устроенная правительствомъ въ отвътъ на мирное выступленіе рабочаго класса, превзошла всъ его прежнія преступленія. Улицы почти всъхъ городовъ Россіи снова, и на этотъ разъ обильнъе, чъмъ когда бы то ни было, оросились пролетарской кровью. Тысячи убитыхъ, тысячи раненыхъ, вотъ чъмъ заплатилъ рабочій классъ за попытку выразить свое недовольство.

«Общее положеніе нашей родины таково: полное разстройство всей народнохозяйственной и государственной жизни. Всѣ силы народныя истребляются двоякаго рода войной—внѣшней и внутренней: войной съ Японіей на далекихъ поляхъ Манчжуріи и войной съ русскимъ народомъ на нашихъ родныхъ нивахъ. На одной сторонѣ—самодержавное правительство, темная шайка грабителей, безжалостно расхищающихъ народное тѣло, на другой—весь русскій народъ и, какъ передовая его часть, революціонный рабочій классъ Россіи.

«Гдъ выходъ изъ этого положенія? Какъ разръшить этотъ все-

общій государственный кризисъ?

«Самодержавіе ищетъ этотъ выходъ въ разнаго рода коммиссіяхъ съ правленіемъ «свъдущихъ лицъ изъ общества». Сегодня оно устроило коммиссію «для составленія новаго устава о печати», коммиссію «для разработки правилъ о полномочіяхъ правительственныхъ органовъ». Завтра оно «учредитъ» еще подобныя совъщательныя коммиссіи. Такую же коммиссію «для выясненія причинъ нашего недовольства», послѣ кровавыхъ январскихъ дней, правительство даровало рабочимъ. Страна жаждетъ безотлагательнаго и коренного политическаго переустройства, а правительство подобными полумърами хочетъ примирить съ собой негодующую народную совъсть. Неспособность самодержавія сдълать чтобы то ни было для блага родины стала ясна для всъхъ, а оно все еще пытается удержать власть въ своихъ рукахъ. Самодержавіе научило насъ недовърчиво относиться къ его начинаніямъ. Еслибы у насъ еще осталась капля въры въ искренность правительства, то отвътъ его на требованія, выставленныя нами по поводу выборовъ депутатовъ въ коммиссію, открылъ глаза самому довърчивому изъ насъ. Мы требовали свободы предвыборной агитаціи, мы хотъли столковаться о нашихъ нуждахъ. Намъ этого не дали. Мы требовали освобожденія нашихъ депутатовъ, - этого требованія не удовлетворили. Мы хотъли прямыхъ и честныхъ выборовъ, ихъ намъ не дали. Еще и еще разъ самодержавіе показало, что, покуда оно существуєть. невозможны свободы мысли и слова, невозможно отстаивать и защищать свои интересы.

«Петербургскіе рабочіе ръшили воспользоваться представившимся случаемъ, приглашеніемъ въ эту коммиссію, чтобы заявить черезъ насъ передъ лицомъ всей Россіи свои требованія. Мы боремся за восьми часовой рабочій день, мы желаемъ фабричной инспекціи, составленной изъ представителей рабочаго класса, намъ нужно такое государственное страхованіе, при которомъ будутъ соблюдены ихъ интересы.

«Далъе мы требуемъ: немедленнаго прекращенія войны, свободы собраній, свободы устнаго и печатнаго слова, свободы союзовъ и стачекъ, свободы совъсти и неприкосновенности личности и жилища, дарового всеобщаго народнаго образованія, мы требуемъ широкаго народнаго управленія.

«Вмъстъ съ тъмъ, мы, представители петербургскаго пролетаріата, непоколебимо убъждены въ томъ, что единственный способъ удовлетворить всъ эти требованія, какъ и единственный выходъ изъ современнаго политическаго положенія, — немедленная передача государственной власти въ руки народа. Мы твердо увърены въ томъ, что единственнымъ спасителемъ нашей родины можетъ быть самъ народъ. Онъ самъ можетъ быть кузнецомъ своего счастья. Онъ долженъ взять свою судьбу въ собственныя руки.

«Отъ имени насъ избравшихъ мы требуемъ немедленнаго созыва учредительнаго собранія, свободно избраннаго на основъ всеобщей, равной, прямой и тайной подачи голосовъ. Только такое собраніе выработаетъ новый государственный порядокъ, въ которомъ рабочій классъ, вооруженный всъми политическими правами, съумъетъ повести

дальнъйшую борьбу за свое полное освобожденіе отъ всякаго рода гнета и эксплуатаціи, за освобожденіе всего человъчества.»

Предполагалось, повторяю, что это заявленіе будетъ прочтено депутатами на первомъ засъданіи комиссіи, передъ ихъ уходомъ, но настроеніе выборныхъ оказалось болъе революціоннымъ, чъмъ мы предполагали. На общемъ собраніи всъхъ выборщиковъ, состоявшемся наканунъ выбора депутатовъ, было ръшено послать Шидловскому ультимативныя требованія элементарныхъ свободъ, безъ предварительнаго осуществленія которыхъ рабочіе отказывались приступить къ выборамъ. Собраніе это прошло въ крайне приподнятомъ настроеніи. Застръльщиками являлись рабочіе металлургической промышленности, которые увлекли за собой громадное большинство остальныхъ выборныхъ. Небольшая группа выборныхъ Ушаковцевъ, встръченная негодующими криками собранія, публично отреклась отъ своего прошлаго и громогласно заявила, что и они всъ присоединяются къ политическимъ требованіямъ. Въ центральной соціалдемократической группъ ртшено было въ день перваго засъданія коммиссіи призывать рабочихъ къ стачкъ для манифестированія солидарности всей рабочей массы со своими представителями. Это предложение было принято противъ другого предложенія, рекомендующаго объявить забастовку тогда, когда неудовлетворенные депутаты удалятся изъ комиссіи. Предложеніе это обсуждалось рабочими въ разныхъ районахъ и во многихъ изъ нихъ было принято лишь потому, что первый день засъданія предполагался 19 февраля, и рабочіе съ воодушевленіемъ высказывались за празднованіе этого историческаго дня. 18 февраля назначены были выборы по секціямъ; отвъта на свои требованія отъ Шидловскаго рабочіе конечно не получили и во всіху секціяхъ, кромъ двухъ, отказались отъ выбора депутатовъ. Выборные покинули выборныя собранія возбужденные, съ криками, «это новый обманъ»! «Товарищи, бастуйте»! и разошлись по районамъ, чтобы призвать рабочихъ къ стачкъ. Стачка была почти всеобщая, и хотя снова рабочіе толковали преимущественно объ экономическихъ нуждахъ, но на этотъ разъ требованіе учредительнаго собранія было гораздо болъе популярно въ массахъ, чъмъ когда либо раньше.

С. Сомовъ.

(Окончаніе слыдуеть).